





# НИКОЛАЙ ЧЕКМЕНЕВ

# СЕМИРЕЧЬЕ

## трилогия

Издание четвертое

Книга первая

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КЫРГЫЗСТАН» Фрунзе—1977

# «НЕ СТАНЕТ НАС, БИТАНЕТСЯ ЖИТЬ «СЕМИРЕЧЬЕ»

## СЛОВО О НИКОЛАЕ ЧЕКМЕНЕВЕ

Больному инсатолю редис сопутствует при жизни шумина слава всеобщего признания. В стороне от литературных стичек, ка изсложеных тропах повывания жизни и человека неброско, по прочно коронится его талант,— в то времи как иные литературные собрать, герон сексационных дачек, дибо не замечают его вовее, либо проинчески посменваются над тем, как усердию и кропотивно трудится писатель над кажкод совей строкой. И пройдут тоды, прежде чем станет очевидно для каждого, что он быя на голозу выше многих современников.

Именно так, если говорить общо, представляется сегодня литературиая судьба писателя Николая Симоновича Чекменева.

В самом расцвете своего таланта ушел на жизин этот писатель. Смерть настига его неожиданию: писатель выпанныя и вые замислы, обдумывал сменты будущих книг. В тот мрачный ноябрыский день 1961 года на его рабочем столе осталась незавершенной рукошнось нового романа «Истра» — о событиях предвощных лет в Великой Отечественкой...

Бескомпромиссикій, примой и честный, не умел он ин лоячть, ин приспосабливаться; кил открыто, напряженно и смело. И был беззащитен и очень легко ранны. Хотя многим в ту пору казалось, что уж ему-то, Николаю Чекменеву, меньше всего нужны чуккое участие и поддержка...

И все же он не был одинок! Радом с инм всегда были его дружья— мяжые герои и прообравы герове его состоящихся и еще только вынашиваемых книг. Они в самые трудные для писателя для всегда находили для него теплое душевию с спою, уменя поддержить словом и делом, обвадежить и вдохимить, помогаля обрести веру в собя, в свом творческие сылы, чтобы ме отступить и не оступиться, чтобы меже для длядые.

«Не вдаваясь в оценку и сравнение таких произведений ревомюционно-эпического характера, как «Железный поток» А. Серафимовича, «Мятеж» Дм. Фурманова, «Тихий Дои» М. Шолохова и других, и совершенно убежденно ставлю «Семиречье» в один рад с с пини, поснольну роман, не составалсь с имым, дополавиет и продолжает их тему, воссоздает еще одно звено в революционнополической картине жизни всей Советской стравы в тему срудовые и прекраспые годы борьбы за будущее»,— так писан Николаю Симоповизу Чекменеву один на его читателей.

«Для меня нет никакого сомнения в том,— писал другой читатель,— что роман «Семиречье» — произведение крупного плана. Значительнее его я не вижу ничего в нынешней русской литературе Киргизии».

«До 1955 года,— читаем в третьем письме,— я не знаю в русской литературе Киргизин более крупного произведения, чем реман «Семиречье».

Так оценивали книгу читатели.

Немало добрых слов сказали о ней и киргизские собратья: Кеммалы Баллинов, Токтоболот Абдумомунов, Туменбай Байзаков и другие.

Наверное, пужно иметь неазуряциую доло и добовь к набранмому делу, подлинно творческую добросовестность и высокую профессиодальную честность, чтобы вот так, переживая вновь, нао для в день — многие годы без суеты и спешки воссоздавать по крупицам вечно живое прошлое своей Родины. Никовай Симоновыч Чеменев работал именно так. Съвше десятка лет отдал оп тавной кипет своей жизнит — роману-грыпотия «Семиречье».

Книга эта рождалась трудно.

Еще труднее складывалась ее судьба.

То, что для большинства читателей было очевидным и не вызывало иниватого сомпения, окавалось не поилтым и поставленным под собителие теми, кто вядея в художественном произведении не обобщенное и типнаврование в обравах всетенуеское и философское исследование реальной жизни, а фотографически бестраситую хронику событий.

История литературы знает пемало примеров, когда автор художественного провазедения, обратившись и памитими обытяюм прошлают и намеренно сохрания подлиные имена героев, нередко оказывался виновинком ситуаций, при которых ставились под сомнение не только отдельные факты, феректю сохранению ви в кинге, по и целые сюжетные коллинии, а подчас даже и самая двен кинги.

Использование в художественном произведении подлинных имен живых героев обязывает писателя и скрупулаели гочному, гочному до мелочей, исследованию реальных событий, не повволяя при этом ин малейших отклонений от исторической действительности. В противном случае вэтор уже с самых первых страниц рискует вступить в спор не только с законами избранного им жанра, но и с самим собой.

Не удивительно, что некоторые реальные герои, отдельные черти которых были выморенно усылены над, наоборот, с остветствие с вамыслом, загушевамы вътором, вабуитоважеь, горячо и страстно обявияя инсетеля в сознательном несяжения подлинымы событий и фактов. Помятем в этой связи и недоуменный вопрос некоторомых контиков: «Ромя наи компина»;

Сегодия ясло по крайней море одно: ромян Николая Симоновича Чекменева «Семпречье»— явление незаурядное в русской литературе Къргизан. И; поквалуй, прав читатель, инсавший автору романа, что «Семпречье», «не состявяясь» с лучшими произверениями советской миоголициональной литературы о грандакской войне, по-своему убодительно и самобытно «дополияет и продолжает их тему, восождает еще одно звено в револиционаюзпической картине жизин всей Советской страны в те суровые и плетрассиме голы бозобы за бучтине».

Исторопливо, берекию сохраняя исторяческие реалии, воссоздания приятим ставо и проден пистемы приятим свет и приятим свет пистемы приятим свет пистемы и приятим свет пистемы приятим приятим

Николай Симонович Чекменев был одинм из тех, кто стоям у истоков русской дитературы в Киргизии.

Им написано не миюто — всего десяток кипт, самая первая из моторых упідава свет в ту самую пору, когра вътору нець в было 24-х лет, а за плечами уже был солидный багаж живлевиюто и трудового опыта. Питандиатилетням подростком начал Н. С. Чеменев свою смостоятельную живли: работал в трудовой земледельческой артели, рисовал афини в тородском киногеатре, писах стики, замения, расскавы денат объекто соданной республикатской газеты «Престывиский путь». Один из лучших его ранних дескамо — складиже был переведен С. Карачевым на киргизский ламы к в 1929 году издан отдельной кингой Киргизским республикательной кингой Киргизским республиканский далы и в 1929 году издан отдельной кингой Киргизским республиканский надагельством.

Одиако недостаток знаний сказывался, все трудиее становилось работать. И в 1926 году начинающий писатель отправился в Москву учиться на рабфаке некусств, а затем поступил в Редакционно-издательский институт. В эти годы Н. С. Чекменев прицимал самое активное участие в литературной жизви столицы, вступил в Общестою крестивских инстачелей, возгавляемое П. И. Замойским, писал очерки, рассказы, полесть «Пастух Садыл», которая была опубликована Госваратом в Москве в 1923 г. Уу. А два года спуста в Ленвиграра Государственным вздательством художественной литературы была дана путевка в жизвы повой повести молодого писателя — «Сектати».

С 1933 года и до конца своих дней жизнь и творчество Н. С. Чекменев накрепко связал со своей второй Родиной — Киргизней.

Уже в первом крупном произведение — повести «Пастух Садых», ванисанной в 1927 году. — молодой пыстаем показаа доколино газубское знание национального быта киргивов в кавтул Октябрьской реасполции, сумен отравить закономерное разрушение объетивалого общества эксплуататоров, его традиций, увликающих и оскообляющих обезаложениях и безавиштимих обезаложениях и беза-

Пройдут годы и под пером Н. С. Чекменева родятся повых кипит такие, как пювесть «бекемый клипи (1850) — о послевоенямом быте киртираского села, сбринк повестей и рассказов «Комета» (1950), в который, кроме уже являетиюй повести «Пастух Садык», вошло еще восемь повестей и рассказов — главным образом о людях Киртивии, о войне, о социалистическом строительстве ва киртивской вемле. А в 1960 году, к облыем Обобым дай фанимом, в Киртосупистиве в серии «Рассказы военных лет» вышен еще один сборинк Н. С. Чемменева — «Вьота». Писателю, участнику мойлы, было о ем рассказать севом юзным читателям.

Воевио-историческая тема давно придоскала, писателя. Еще в 30-е годи. В С. Чекменея назар воботу два метералом встория граждаяской войны в Киргвани и Казахстане: в 1934 году вм опубативовам первый фрагимент будущего ромави на оту тему— «Так решки военном». Грянувшая Великая Отечественная война вноменная этой выботь стору выботь в пределать по пределать по пределать по пределать по пределать п

В послевоенные годы писатель ввоиь зоваратился к даню впетреокумийе его теме. В 1952 году увидел слет роман Н. С. Чекменева «Пишиек 1918 года», а затем—в 1954 и в 1958 годах—повиллогся первая и вторая книги романа «Семиревы». В 1960 годах—у вадательство «Кыргызстав» выпуствая омассовым 150-тысчимы тиражом всю грилогию, не утратившую и выне своего общественного, пострако-антературного завчения.

«Не станет нас, останется жить «Семиречье»,— инсал автору романа читатель И. Карпов.

Время убеждает в правоте читателя: книга Н. С. Чекменева живет и будет жить еще долго.

# КНИГА ПЕРВАЯ

# ПИШПЕК 1918 ГОДА

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

-

В хмурые декабрьские дни 1917 года, после трех лег войны, Яков Логвиненко и Петр Нагибин возвращались на родину, в Семиречье. Серые поношенные шинели, седые папахи да пустые котомки за плечами — вот все, что завевали соддам на надеской службе. Но их радости не было предела: они снова увидели родные краи — Чуйскую долину, киритакские гомы

Солдаты ехали по Ташкентскому тракту на фуртоне, затинутом дырявым брезентом. Возчик согласился, за пару нагельных рубах доставить их иопутно из Аулиз-Ата в Пипшек. Кара-Балта и Беловодское остались позади. Сетодия солдаты увидели намитные с детских лет отроги Курдая и гору Босбольдок, а над нею знакомые очертания калистых вершин и в дали, над свежным полем, темную полосу садов родного города. До Пишпека оставались последние изгладилать весот

Ветер гнал с запада тяжелые снеговые тучи. Не прошло и часа, как тучи покрыли все небо, и горы почти до самой подошвы утоятуя в непроглядной мгле. Налетеля спежныя буря, закачались вз сторомы в сторому стройные, высокие тополя, зашумеля, язгибаясь, вербы. Ветер шнырял охапки пушистого снега. В сумерки фургон остановияся в Гавриловке. На пригорке, в оквах белой хаты под камышовой крышей, праветливо митнуя отонек. — Здесь и заночуем, — сказал возчик, слезая с фургона, Он медленно подошел к воротам, осторожно постучал квутовищем, Зообво задала собака, крипитула дверь. Тем временем солдаты спрыгнули с фургона, начали греться, подталкивая друг друга, радуясь тому, что их ожидает отдых и теплым ночлег.

В хатах загорались огни. В этот сумрачный час улица была пустынной. Слышалось тревожное мычание коров,

блеяние овец да лай собак.

Час спусти солдагы, поужинав, сидели на лавке около по возник, задав лошадим сена, спал на полу, накрывшись овчинным тулупом. Его неистовый храп развосился по всей хате. Солдатам не спалось: волновала близость отчето лома, скорая встреме с родимам, с пруазьями оности.

Котчилась война. Началась новая полоса мирной, счастывой жизни. Так јумьлось мозодому солдату Яше Логвиненко. На миновенье закрыв глаза, он уже видел себя в родной Ново-Покромее, где прошла его коность, где он любил и был любим. Он быстро прошелся по компате, остановился около стола, одериул сукопную тимнастерку, на которой еще остались следы от потон, и посмотрел прямо в глаза Нагибину. Тот сидел неподвижно, положив вогу на поту, могула смогрел на Лину, сощурыв ужие карве глаза. Его смуглое лицо монгольского типа в эту минуту не выражало ничего, кроме довольства и поков. В порывнстых движениях, в счастивой ульбок Ници было столько опущении радости жизни, что Нагибий певолью залюбовался им и тоже ульбирася, без слов понимая и разделяя настроение своего молодого друга.

— Как думаешь, Петров, — спросил Яша, — хорошая теперь будет жизнь у нас, в Семиречье?

Хорошая будет жизнь, Яша...

— Сколько мы проехали сел и деревень, а лучше нашей Ново-Покровки я нитде не видал. Вся она в садах. Сады — вблови, труши, випини... Снеговые горы. Солнце из-за Курдан встает... Вечером едень с поля, девчата виин поют. А еще соловы в садах. Ну, просто скажу, Егорыч, вот и теперь, как во спе, я все это слышу и вижу. Девчата у нас доже короши...

Нагибин широко улыбнулся:

— Эх, Лша, у нас в Санташе ты не бывал. Что Ново-Покровка? Что сады? У нас тоже есть хорошие сады. А горы? Вон, видишь, Санташ у самых поднебесных гор? Побыл бы ты у нас весіюй! Выйдешь за село— алые маки и тюльпаны цветут, все горы и пригорки в цвету. Воздух духмянный, вздохнешь - голова кружится... Да что говорить, Яша, каждому человеку родной край дороже всего на свете.

Логвиненко снова прошелся по комнате, сел на давку рядом с Нагибиным. Добрая, счастливая улыбка исчезла с его лица. Он сдвинул темные брови и сказал с грустью:

 Девушка одна в Ново-Покровке была. Говорят, замуж вышла. Да кто я был? Вечный батрак. С утра до позднего вечера в поле... А ведь любила она меня, да как любила, Егорыч!

Нагибин посмотрел на него сбоиу и, дружески положив руку на плечо, как бы желая скорее отогнать печальные

мысли, сказал:

 Ну, Яша, тебе ли, такому соколу, по зазнобе вздыхать? Твоя невеста еще в люльке качается. Вся жизнь впереди. Еще какие девушки повстречаются... Живи - умирать не надо, едки зеленые! Теперь заживем... В батраки уже не пойдем. Царя Николашку двинули по рылу да в рыжую бороду. Мы сами с усами, Ты - унтер-офицер, а я, хоть и рядовой солдат, но мне тоже теперь не накуюнибудь — хорошую жизнь подавай!

Солдаты посмотрели друг на друга и рассмендись. Двёрь горницы приоткрылась, и оттуда показалось несколько удивленное лицо козяйки. Андрей Еременко - так звали хозянна - мужик средних лет, но уже с заметным брюшком, плотный в плечах, медленно подошел к столу, сел и, постукивая короткими, толстыми пальцами по клеенке, с любопытством посмотрел на солдат. Вскинув черные пучки бровей и поглаживая короткие усы, он тихим, вкрадчивым голосом спросил:

Откуда, служивые, позводьте узнать?

С германского и с турецкого, — ответил Нагибин.

 С туренкого? — пытливо поглядывая на солдат, повторил Еременко. - Значит, в Петрограде не доведось побывать? Слух прошел - там переворот получился. Что булет теперь, служивые, а? Погибла наша матушка-Россия

Логвиненко оживился и пристально посмотрел на хозяина. Что-то хишное и злое разглядел он в его ястребином носе с горбинкой, в хитром пришуре глаз.

Нагибин, насупив брови, возразил:

 Россия не погибла, хозяни, а что царской власти погибель пришла, так это верно.

— А еще говорили, — продолжал Еременко, — что после царя у власти встали люди из народа — Роданско, Керенский... А почему же их тоже свертля? И в Петрограде теперь не то беляки, не то большаки...

 Большевики, дядька, а не большаки, — рассмеялся Логвиненко. — Как я бачу, ты грамотный, да не совсем.

си логиненко. — гак я оачу, ты грамотины, да не совсем.

- Какая наша грамота, — вздохнул хозяин. — Весь век быкам хвосты крутии. Что слышал от людей, то и говорю.

— Что-то не верится,— сказал Нагибин, с усмешкой глядя в упитанное, чисто выбритое лицо Еременко. — Быкам хвосты кругить, чай, на это есть у тебя и другие люпя?

 Да не без этого, — согласелся хозяин, — держим работников, держим. На этом весь мир стоит. Да и сам от зари до зари тружусь. Надо, надо, служивые. Вот и вас,

пока воевали, пришлось кормить... О госполи...

Отворилась наружная дверь, и вместе с порывом свежной бури в компату вопися батрак в равлом чапане, подвизанном веревкой. Он только что закончия работу на скотном дворе и теперь, спрятав озябшие руки в рукава, моча присса на корточки у порога.

Еременко взял нож, достал с полки каравай хлеба, отрезал краюху и подал ее пришедшему. Тот с жадиостью

принялся за еду, стараясь не обронить ни крошки.

— Кто этот хлопец? — спросил Логвиненко.

— Чабан. Овец пасет,— ответил хозяни, сладко зевнув,

не закрывая рта, чем дал понять, что ему беседа наскучила и пора спать.

 — А почему он не садится к столу? — не унимался Логвиненко и обратился к чабану. — Хлопец, садись сюда, к нам поближе.

Но тот остался на месте, а Еременко, ало нокосившись в его сторону, сказал с тихой усмещкой:

в его сторону, сказал с тихон усмешкои:
 Вы тоже семиреки и знаете киргиза. Ему на полу способнее.

А сколько у тебя овец, хозянн? — спросил Нагибин.

 Около сотив будет, — ответия Еременко. — Да разве это овцы. Вот на родние, в Ставрополье, у меня были... меривосы. Я там и лошадъми торговал... А теперь скудно, служивые, бедно живем. Война... Много съела война... О господки...

Еременко снова покосился на своего чабана.

- Ну, Кадырка, поужиная? А теперь ношел, пошел

на свое место! Завтра надо нораньше встать. После бурана хватит делов.

Куда ты гонишь его? — заступился Нагибин. —
 Пусть погреется. На дворе, видишь, какой сиег пошел.

 Что холод, что жара, этой твари все равно. А на дворе у меня есть закуток... Ну, пошел, пошел, проваливай!
 Кадыр встал, но солдат, взяв его за рукав, усадил на

— Нет, сиди, браток, на месте,— сказал Нагибин. — Сегодня ты никуда не пойдешь. Ночуем вместе. Мы — гости, и хозяин сделает нам уважение. Так, что ли, я говорю? Еременко вспыхнул. Молча посмотрел на чабана, дав

 Еременко вспыхнул. Молча посмотрел на чабана, дав этим понять, что ему давно пора уходить. Но Кадыр, будто ничего не поняв, снова сел на корточки у порога.

Все замолчали. Из горинцы послышался звои степных часов. Пробило девять. Еременко отляпулся на сиящего возчика, который в это время сядьно всхрапиуд, а затем перевернулся на другой бок и сразу затях. В комнате наступила тишина, голько слашню было мерное тикапие часов. После короткого молчания Еременко наклопился к солдатам и заговорил шепотом, словно их кто-то мог подслушать?

— А еще, говорят, служивые, большаки эти, ну большевики, что ли, будто они не люди, а настоящие автихристы... Они продают Россию немцам...

Логвиненко весело рассмеялся:

Вот это новость, Егорыч! Большевики продают Россию немцам! Да что же, по-твоему, дядька, Россия, як сивый мерин. а пытан может продать ее на базаре, чи пю?

Приняв хозянна за украница, Логвиненко перешел на укранискую речь. Но у Еременко не было ничего украниского, кроме фамилии, и слова Яши его не тронули. Хозяни все так же тяхо продолжал:

 Правда, правда, служивые. Ведь у пих самый главный — Ленин. Его из Германии привезли в закрытом ва-

гоне. Так и говорят — немецкий шпион...

Нагибин встал с лавки. В его карих глазах зажглись педобрые огоньки, на скулах заходили желваки. Сурово сивинув брови, оп с нескрываемым презрением посмотрел на хозяива:

- Кто это говорит?

— Да вот такие же, как вы, служивые.

— Такие, как мы, этого не скажут. Буржуйская брехня! Ленин... Ты знасшь, кто Ленин?  Не знаю, служивые, не знаю, торопливо ответил хозяин, оробев под взглядом Нагибина. Между тем солдат сам еще не знал, какие найти суровые, точные слова.

— Ленин — это, стало быть, такой вождь, который за трудовой врестьянский народ, против буржуев стоит. Денин за мир, за землю, за волю стоит. Это понимать нало!

Если за крестьянство стоит, тогда хорошо, — согла-

сился Еременко.

Нагабин спова сел на лавку, достал кисет с махоркой и, сердито оторвав клочок газеты, стал скручивать цитарку. Он зидися на себя, то не мог найти слов, которые бы выразили его мысли. «Кулацкая твоя харя,—мысленно выругался он, гляди на хозяниа,— погоди, мы еще поговорим с тобой по-личому».

В ту минуту, когда хозяин собрался было уйти на свою половину, снова открылась дверь, и на пороге хаты поввидся человек в серой солдатской шинели. Увидев солдат,

вился человек в серой солдатской шинели. Увидев с весело удыбаясь и мягко картавя, он воскликнул:

— Здорово, земляки! Ух, закрутил буран! Как в Сибивы хозяин? — обратился он к Еременко. — Соседя
мне сказалц, что у вас фроитовики нечуют. Дай, хумаю, и
я завериу до компании. Для почлега и мне, наверное, место найцется?

На полу места кватит, — не скрывая недовольства,

ответил Еременко. — Вот постели только нет.

— Солдат — человек не гордый. Хоть шинель одна, но шинель под себя, шинель на себя, и порядок! — Солдат сиял шинель, повескле ена гвоздь, вбитый в столб около русской печи, весело потирая руки, подошел к столу, достал кисет с махоркой: — Угощайтесь, братцы... Закуривайте, хозяни.

 Спасибо, не курю, — отстрания его руку Еременко. — Да и вам, служивые, советую бросить эту пакость. Солдат, не обращая вимания на замечание козянна.

сел на лавку рядом с Логвиненко.

Познакомимся, что ли? Яков Грибов. Служил в первом Сибирском запасном в Ташкенте. Еду к матери в Ле-

бединовку. А вы куда и откуда?

Появление Грибова внесло оживление в беседу, и Еременко, минуту тому назад порывавшийся уйти спать, вновьприсел к столу, приступивансь к разговору. Этот постоялец, маленький и проворный в движениях, бойкий на яазониким, высоким тенороком говория и говория без устазониким, высоким тенороком говория и говория без ли -- он словно не говорил, а пел, мягко картавя и прерывая свою речь веселым смехом. Когда Нагибин сказал, что на фронте он был членом полкового солдатского комитета и там довелось ему срывать офицерские погоны, лицо Грибова загорелось веселой, совсем юношеской улыбкой.

 Ребята, — воскликнул он, — да мы с вами одного по-ля ягода! Правда, на фронте я не был, меня призвали только в прошлом году, и попал я в запасной полк. Но в Таш-

кенте, братцы, тоже были горячие дела!

 Расскажи, служивый, расскажи,— попросил Еременко.

 Да что рассказывать? — Грибов взглянул па хозяина и снова обратился к Нагибину и Логвиненко: - В Ташкенте переворот произошел так же, как в Петрограде и в Москве. Ребята из нашего полка, которые были на телеграфе, рассказывали: из Петрограда по прямому проводу Ленин указывал ташкентским рабочим, как революцию делать надо... Вот тут-то, братцы, и начались самые горячие дела. Надо признать, честь и хвала ташкентским железнодорожникам. Они первые пошли на штурм, а уж мы их поддержали и крепко помогли... Да, кстати, скажу,вам не приходилось видеть генерал-губернатора Куропаткина, царского наместника? А вот я его видел и не только видел, но и принимал участие в его аресте.

Все с любопытством придвинулись к Грибову, а он про-

полжал.

- Куропаткин, как вы, наверно, знаете, полетел с губернаторства вслед за царем, но остался на жительстве в Ташкенте в своем генеральском особняке. Учредиловцы будто бы ему домашний арест придумали, а на деле он жил под охраной в своем доме, как у Христа за пазухой. Но мы оцепили дом, часового сняли с поста. Генерал Куропаткин, одетый в белый шелковый китель и синие форменные брюки, встретил нас в столовой: «Что вам надобно, госпона?»

Так и сказал «господа»? — рассмеялся Логвиненко.

- Так и сказал. А наш начальник отряда говорит ему просто: «Тебя надобно, генерал». Куропаткин весь вспыхпул, видно, такое обращение ему поперек горла пришлось. «То есть, как это меня? Кто вы такие?» А начальник в ответ: «Мы — представители рабочей революционной власти. И от имени революции объявляем: ты арестован». Тут Куропаткин обмяк, Попался зверь в капкан! По его вине не мало погибло русских солдат еще в ту, в русско-японскую войну. Вот бы ему приноминть теперы Да не до того было. А Куропатким подиля голову, посмотрел на нас, подбородок трясется, но говорит опить строго и внушительно: «Оподод! Это недоразумение. Я всегда был за революцию». «Знаю теби, старыя лиса! — прервая се на ни начальник. — Если ты, парский наместник, за революцию, тогда и нарниколай — революционер?». Куропатким замотата. «Оружие есть?» — спросил пачальник. — «Нет». — «Хорошо, проверим». Мы обыскали дом в и кабинете, в письменном столе, нашли браунинг. «А это что?» «Так, игрушка» умексиулся Куропаткии. «Хорошая игрушка! — сурово одернул его наш начальник. — Ну, теперь доигрались! Ведите его!»

Солдаты громко засмеялись.

Еременко вкрадчивым голосом спросил:

Куда же повели его?

Известно куда, ответил Грибов, в каталажку.
 В Ташкенте, дядя, теперь новая народная власть. А как у нас, в Пишпеке? Все еще учредиловцы верховодят?

Да, пока временные, — смущенно сказал Еременко.
 Нячего, дядя, не беспокойся, скоро будут постоянные, — Грибов весело подмигнул собеседникам.
 А ведь генерал Куропаткии был и у нас в Пишпеке в прошлом

генерал куропаткин оыл и у нас в Пишпеке в пров году.
— Был такой слух.— полтверпил Еременко.

— Приезжал на усмирение киргизов. Видел и его на танквитской улице, около женской гиминазии. Приехал со свитой, все на автомобилях. Народу сбежалось носмотреть на царского наместника — тьма! А генерал-губернатор так высоко держал голову, будто сам был и царь и бог. А тецерь вот — был Куропаткии и нет Куропаткина! Молодец

на овец, а против молодца — сам овца.

Солдаты так громко засмелянсь, что даже крепко спавший возчик, еще сильнее вскраниув, вдруг просиулся, поднялся с постели, посмотрел бессмысленно вокруг, что-то пробормотал спросовыя и снова лег, укрывшись с головой.

 Так вот, хозянн, — заключил Грибов свой рассказ. — Передай своим односельчанам: скоро будет и у нас в Семиречье настоящая рабоче-крестьянская власть, а царским сатрацам да вояким временным — крышка.

 Дай, господи, чтобы все обощлось без пролития крови, — сказал со вздохом Еременко. — Христос учил: «Лю-

бите друг друга, как я возлюбил вас».

— Ты, отец, видно, с богом в обнимку или как? — заметил Грибов. - А икон я что-то у тебя не вижу. Наверно, из бантистов или молокан?

- Я свободного вероисповедания, - ответил наставительно Еременко, повторяя чьи-то слова. - Да и вам советую, служивые, прислушиваться к голосу совести. Не до-

вольно ли вражды? Ведь все мы люди, все братья...

 Все мы братья, не спорю, — усмехнулся Грибов, только вот, я смотрю, ты за столом сидишь, а твой брат корчится у порога. Уж ежели мы братья, так завтра ты своему брату половину стада отдай да и сам своих овец

- Непотребное ты начал говорить, служивый, - нахмурился Еременко. - Как это своих овец отдать? Я пока еще не рехнулся. Вишь, что придумал! Отдать овец! Много вас таких на чужое найдется. Пусти его ночевать, а он еще такой разврат в дом вносит. Кадырка, ты что до сих пор

глаза лупишь? Спать пора, спать!

— А ты не сердись, хозяин, — рассмеялся Грибов. — Овец твоих отбирать не собираемся, Да и молиться — молись кому угодно, хоть Христу, хоть Магомету, но только надо видеть, что на свете творится - горит пожар всемирной революции. И в этом огне середины нету. Или за нас, или против нас. А кто держится за старый мир, тот и сам сгорит.

Еременко, сердито хлопнув дверью, ушел в другую комнату, подошед к кровати, толкнул в бок жену, заставил ее подвинуться к стенке и, уже раздеваясь, продожал

ворчать:

 Овец отдай! Вишь, какой умник. Прощелыги! Бездомовники! Кнута на вас нету! Да такого кнута, чтоб кровью изошли... Антихристы! О госполи!

Солдаты, укладываясь спать, тихо переговаривались.

 Брат во Христе разозлился. — заметил Нагибин. — Ловко ты его поддел! Видно, этому делу учен?

 Да. приходилось читать всякие книжки,— ответил Грибов. — Этих самых христолюбцев я на два аршина под землей вижу.

 То-то вилно: начитанный человек. — позавидовал Нагибин, -- не чета нам с тобой, Яша. Мы-то грамоте за

сталом коров учились.

 Ничего, ребята, — сказал Грибов. — Я тоже не шибко ученый. А прилет время, будем все как есть просвещенные люли.

Кадмр винмательно слушал все, о чем говорили солдать, чели не все понимал, то всеми силами души и серда воспринимал новое, никогда не слыжанию, небывалое, по-хожее на чудо. Ленин, мир, свобода, братство всех бедных людей на земле... Из-под старой швики с опушкой из овечьего меха, надвинутой на самые брови, блестели остременто в в кладинутой на самые брови, блестели острасли и не дела доли и ужимо глаза. Когда хозяни в споре с согдатами не на ходил и ужигог словя, на скуластом лице молодого чабата скользила еле заментам усмешка, но он сидел неподвижно, как изванине, словно и не слышал инчего.

До полуночи длилась беседа. И все это времи Каддир жадно ловил слова солдат. За годы батрачества в русских селеняях оп хорошо усвоил русскую речь, во услышанное в этот вечер было пастолько для него ново и необычно, что оп, несмотря на усталость, долго не мог услугь. Расская Грибова об аресте наместника белого царя потряс его вображение. Ими Куропаткина приводило в тренет население Турксстана. А вот нашлись такие могучие люди, русские рабочие и соллати. клантия стр. лициять власти.

Утром, когда лошади были уже запряжены в фургон и солдаты собрадись выехать со пвора. Калыр отозвал в сто-

рону Нагибина:

Господин начальник, послушай пожадуйста...

Какой я начальник, что ты, паря. Говори, я слушаю.
 Мой хозянн молится богу, а кушать мало дает. Кнутобьет.

 А, вот как! — удивился Нагибин. — Ну, погоди, найдем на него управу, рога этому козлу обломаем. А ты, если бъет, дай ему по харе да и уходи. Где твоя кибитка?

— У меня кибитки нет... Ничего нет. Отец и мать с го-

лоду умирал..

Кадыр с глубокой тоской смотрел в глаза Нагибину, приняв его за начальника среди солдат, как старшего по

— Илохо твое дело, брат, — вздохнул Нагибин. — Да вот и я еду тоже к порушенному козяйству... А знаешь, паря, если некуда деваться, приезжай к нам в Санташ. Гляди, хорошо устроим. Право слово, приезжай!

Санташ? Знаю, — улыбнулся Кадыр. — Спасибо,

господин начальник!

Нагибин рассмеялся.
— Какой я тебе господин? Называй просто товарищ.

- Спасибо, товарищ...

Калыр полго стоял на улине и все смотрел вслед удаляющемуся фургону. Впервые за тяжкие голы батрачества его липо озарилось счастливой улыбкой. Фургон медленно пвигался по Ташкентскому тракту, обильно устланному за ночь снегом, и так же медленно навстречу путникам поднималось из-за гор больное багровое солние, предвещая погожий лень.

После обильного снегоцада горы стояли светлые, словно выбеленные, а скалистые вершины темнели и лымились остатками разорванных туч. Солнце сияло в голубом небе и принекало землю, снег в полине начал быстро таять, как тает сахар, брошенный в горячую волу. А кипенно-белые горы все так же ослепительно сияли в нелоступной вы-

В полдень, миновав пригородное село Чала-Казаки, солдаты увилели давно желанную цель. За пустынной равниной в зимнем наряде встади перед их глазами салы Пишцека, а среди стволов тополей и верб — белые домики под камышовыми крышами. Под теплыми лучами солнца деревья отряхивались, прихорашивались, сбрасывая с ветвей комья снега. С крыш текла вола, по лороге бежали бойкие ручейки, стояли темные лужи.

— Вот оно, наше Семиречье, - сказал Логвиненко, восхищенно глядя вокруг. - Солице, тепло... как весной.

Хорошо, Егорыч, дюже херошо!

На окраине города, в стороне от других строений на самом берегу Ала-Арчи, стоял пивоваренный завод миллионера Иванова. Длинное, похожее на казарму кирпичное здание под железной крышей, выкрашенной в темно-красный цвет, было безжизненно и пусто. Завод не работал.

Переехав деревянный, на толстых сваях, Алаарчинский мост, возчик направил коней по Грязновской улице, идущей от пивоваренного завода к центру, на Базарную площадь. Не доезжая Ключевой, фургон застряд в топкой грязи по самые оси колес.

 Верно, что Грязновская, — проворчал Нагибин. — И зачем только, паря, ты не свернул на Купеческую? Ведь

та улица куда лучше.

2-410

- Не велики баре, чтобы по Купеческой, - огрызнулся в ответ возчик. - а мне надо заехать до кума и кумы. Они тут в Лунгановке проживают. 17

Солдаты слезли с фургона, помогли возчику выбраться из грязи, отдали ему за проезд свои рубахи и направились пешном на Пишпекский базар.

Когда они миновали Казарменную площадь и здание тюрьмы, Грибов остановился, достал записную книжку.

 Простимся, пожалуй, братцы, — сказал он. — Я поспешу. У меня есть одно срочное дело. Давайте запишем адреса. Чай, встретимся когда-пибудь?

Обязательно встретимся, тезка. Не забывай, друг,—

ответил Логвиненко.

Грибов крешко пожал руки товарищам и быстро пошел в сторону. А Логвиненко и Нагибин поспешили в каравансарай, чтобы найти попутные подводы. Остаток дня решили провести в Пиппеке.

Йогвиненко был весел и оживлен, радовался всему, что встречалось на пути. Увидев женщин-дунгавок в бельх на латах, в красных шароварах и в маленьних, вышитых уворами туфлях, Яша приветствовал их, словно родных. Навстречу шел мальчик и на длинном коромысле нес два лотка, наполненные сладкой хатьой.

Миёза, миёза! Сладкий дунганский миёза! — пел на

всю улицу молодой продавец.

 Я слышу знакомую речь! — ликовал Яша. — Три года не ел дунганского меда. Хлопец! А ну, сколько стоит твой сладкий миёза? Яша потянулся к карману, где хранилась последняя

керенка, по Петр Нагибин остановил его:

Постой, Яша, побереги деньги, они еще пригодятся.
 Пошли до харчевни, согласился Логвиненко.

— попыв до жарчевия,— согламамся люзяненко. Когда-то шумивій в многолюдивій Пиппекский базар, куда съезжались коченники со всех, даже самых отдаленных урочни, теперь был пуст в заброшен. Миогие магазиных урочни, теперь был пуст в заброшен. Миогие магазиных урицов в лавки мелких торговцев были без товаров, я дверя их давным-давно паглухо заколочены. Не толкучие сумрачные люди продавали попошенные домашине вещи, собиве спекулинты вели торговлю самодельной ткалью матой, завезенной контрабандой из Западного Китал. Тольско около харчевия уйтуров, китайских подданных, прасхавших сюда из Синьцзяна ради легкого заработка, было обычное оживление моготиют базара. Здесь, у коновизи, стояли подседланные коня. В праздной толне сповали мальчики с зогками дунганского меда и кричали на весь базар, изредка проходили узбечки в парадджах, закрытые черными, как почь, чачванами. В чайхаме старикиvзбеки медленно пили зеленый чай из пветных пилл. Кустари-дунгане, сидя на помостах, склеивали только им известным способом, завезенным из Китая, разбитую фарфоровую посуду, при помощи железных скобок восстанавливали расколотые чашки, тарелки, чайники, пиалы,

Логвиненко с шумом распахиул пверь харчевии, слви-

нув панаху на затылок, остановился на пороге.

 — Лунганская лапша! Лагман! Фунтёза! — восхищенно воскликими он.

.. — Лавно не елали. — полхватил Нагибин, проглотив слюну. - Но жалко, спиртного злесь не полают, а нало было бы опрокинуть по чарочке.

В харчевие за плинными столами силели люди — приезжие из окрестных аилов и перевень. Они брали палочками плинные ленты лапши, обильно приправленной красным перцем и залитой соусом. Седовласый повар-уйгур. отвечая на чей-то заказ, а больше для того, чтобы привлечь внимание новых посетителей, зычно крикнул:

Бир порпий манту!

Сняв с котла деревянный круг, он наложил горкой на блюдо вареные на пару, сочные пельмени. Рядом другой повар, в белой рубахе с засученными выше локтей рукавами, раскатывал тесто, вытягивая его на полный взмах руки. Затем он ловко складывал тесто вдвое и снова раскатывал, повторял эту операцию несколько раз, пока тесто не превращалось в длинные тонкие ленты. Отрезав ножом концы лент и полхватив лапшу обеими руками, повар, как веселый китайский фокусник, бросал ее в кипяший котел.

— Вот здесь, около речки, до войны был кабак... Зай-

дем, что ли? - спросил Нагибин.

Соблази сытно поесть был велик, и Логвиненко охотно согласился:

Пошли, не возражаю.

На берегу реки стоял кабак. Он остался таким же, каким помнил его Нагибин по войны. И за стойкой была все та же высокая и полная женщина, говорящая басом.

В кабаке было шумно и дымно. За одним из столиков сидела группа солдат. Подвыпившие фронтовики вели оживленную беседу. Кабатчица молча налила вошедшим солдатам по стаканчику, безучастно оглядывая зал. Но вдруг ее лицо оживилось, на дряблых щеках заиграл румянец. В кабак вошел начальник городской милиции, жандармский ротмистр Кирьянов. Заложив правую руку за борт форменной шинели и брезгливо сморщив нос, он подошел к стойке. Кабатчица заулыбалась, отчего ее заплывшие жиром глаза вовсе превратились в узкие шели.

Солдаты, прервав беседу, с изумлением посмотрели на белые погоны жандарма, на блестищую кокарду. Кирьянов, не садясь за стол, вышил услужливо поданиую кабатчицей рюмиу водки, потребовал вторую. Кабатчица, подавая водку, промолявила ласковым баском:

- Кушайте на здоровье, ваше благородие!

— Вишь ты, «ваше благородже!» — эло усмехиувлинсь, намеренно громко сказал один из солдат. — В Петрограде с такой сволочи мы давно посрывали потовы, а здесь она еще водится... Ловкий гусь! Небось, это самое «ваше благородие» всю войну в талу просидел, под бабейе юбкой.

Ротмистр побледнел и, мгновению поверпувшись, с цесирываемой злобой посмотрел на солдата. Их вагляды встретились. Солдат, сдвинув папаху набекрень, сидел, подперев голову рукой, и с ненавистью смотрел на офицера. Кирыливо отверпулся и бысто вышел яз кабамо

Обиделся «ваше благородие!» — усмехнулся Наги-

бин. - Смотри, браток, попадешь под арест.

— Чёрта с два! — ответил солдат. — Выпьем еще по косушке?

Кабатчица пробасила:

 — А вам, солдатики, следует знать меру и оказывать почтение господам офицерам...

 — А тебе, барыня, — в тон кабатчице ответил солдат, следует знать, что у нас в России всем господам — крышка. Теперь — наша воля!

С этими словами солдат вышел из кабака, гулко хлопнув дверью.

- Нагибани и Логвиненко вышили еще по стакапчику водки. Вдруг на улище, словно бичом кто ударил, щелкирул выстрел. Они посмотрели друг на друга и выскочвли из кабака. Пробежав несколько шагов. они увидели лежавшего пичком соддата. Убатый выстрелом в спину, он лежал в грязи, рядом валялась его папаха с облезлым верхом.

Солдаты, потрясенные внезапной смертью товарища,

молча обнажили головы.

— Кто стрелял? — глухо спросил Нагибин, острым

взглядом окинув собравшихся людей.

У стены лавчонки сидел старик Месыр Шешанло. Прищурив раскосые глаза, оп поспешно собирал битую посуду.  Офицела., Господина офицела стреляла!, В спину стлеляла... и бежала.— лепетал Месыр.

Кирьянов убил! Вон побежал!

Держите его! Держите! — раздались крики.

Распоясался, белопогонник!

 Его бы на фронт, мерзавца! Привык, подлец, в тылу над бабами командовать!

- Держи!

Вслед за убегавшим ротмистром кинулись солдаты, а за

— Всю Россию прошел, родимый,— причитала оставшаяся у трупа женщина. — И вот на пороге дома убили... А дома, небось, мать ждет сынка, не дождется...

Толпа быстро заполнила всю улицу, грозным валом катилась к зданию городской управы. Казалось, тут было все

население города.

В городской управе Кирьянов не мог найти убежища продисто гнева ОН бежал зверх по Васпльеской улиде. Около своего дома, на углу Васильевской и Татарской, Кирьянов забился под низкое деревянное крыльцо. Но бетоци выдал длинные ноги, не умествышеся под крыльцом.

Ротмистра вытащили и поставили на ноги. У него противно отвисла и мелко вздрагивала челюсть. Мужчина саженного роста, подойдя к жандарму, плюнул в его иска-

женное диким страхом лицо и ударом кулака сбил с ног. — Постой, не бей! — остановили его. — Повелем на ба-

зар паразита!

 На базар! Пусть посмотрит, кого он убил, кровопивен!

Кирьянова повели обратно той же дорогой, по которой он только что бежал. Толпа следовала за ним. Но жандарма не довели. Меж каменных лабазов хлебного базара его остановили, и тот же мужчила-великан крикнул:

Хватит. Я тебя поймал, я ж тебя и убыо!

С этими словами он опустил на голову ротмистра булыжник. Разъяренная толпа, как по сигналу, кинулась на поверженного наземь жандарма.

Логвиненко и Нагибин, подхваченные людским потоком и увлекаемые им, видели всю картину самосуда. Когда они остались с глазу на глаз. Нагибин сказал:

— Вот видишь, Яша, война не кончилась. Она продол-

Выходит, что так, — ответел Догвиненко. — Что ж, булем воевать.

Слух о самосуле нал начальником милиции с быстротою молнии облетел весь город. Городская знать, куппы и торговны попрятались по помам. Милипия безлействовала. А на базаре, около убитого Кирьяновым солдата, несколько часов бушевало море народного гнева.

Толпе требовался вожак, но его пока не было. На хлебном базаре собралось много людей в серых шинелях. Народ тянулся к фронтовикам, ждал их слова. И это слово

было сказано

Весть о происшествии на базаре застала Грибова на Ташкентской улице. Придя на базар. Грибов увидел труп солдата, лежавший на леревянном крыльце закрытой лавки. Вокруг убитого стояло много женшин. У каждой из них гле-то там, на фронте, остался муж или сын, и теперь нал неизвестным соллатом женшины оплакивали и свое горе. Яков с тревогой посмотрел в лицо солдата. Лицо солдата было незнакомо, но это нисколько не ослабило гнева, который закипел в серпие Якова.

Грибов вышел на крыльцо мучной лавки и, окинув взором людей, полнял правую руку. В эту минуту он еще не знал, с чего начать и что говорить, но молчать он не мог.

Слова пришли сами.

 Граждане! — начал Грибов. — Хотите вы знать, почему болит луша у соллата?

- Хотим! Просим!

 Мы. соллаты — ваши братья, ваши сыны, Мы на фронте кровь проливали... А за что? Парь с буржуями войну затеял рали наживы. А народу она принесла горе и слезы. В нашем Семиречье, как и везле, матери и отны оплакивают своих сыновей, жены и спроты — своих мужей и отнов. Народ не хочет больше терпеть мученья. Но богачи не хотят уступать власть народу, они снова пытаются нас обмануть, сесть нам на шею. Керенский, учредиловцы и такие живолеры, как жандары Кирьянов, стоят за войну во победного конца. А мы говорим: «Ловольно! Лолой войну! Да здравствует свобода трудового народа!» Вот посмотрите — лежит ваш брат. Он был на фронте, и даже пуля врага его пощадила. А что получил он здесь, у себя на родине? Пулю и смерть!.. Мы не хотим воевать за интересы богачей. А чем отвечают буржуйские сынки-кирьяновы? В спину стреляют, галы! Позор и смерть налачам народа!..

Последние слова Грибова потонули в буре одобрительных возгласов. С трудом выбравшись из толпы, взволнованный Грибов встретился с Нагибиным и Логвиненко.

Они горячо пожимали ему руку.

 Вот и встретились, да как скоро! — сказал Нагибин. Тезка,— сказал Логвиненко,— мы слышали твою речь. Гарно получилось. А вот я говорить долго не могу. Да о чем говорить? Пойдем бить гадов!

 Поголи — остановил Нагибин — не горячись. Говорить я тоже не мастак но мой совет такой: элесь нам ледать

нечего. Убитого уберут без нас. Облумать кое-что надо. В этот момент из толпы вышел пожилой мужчина в черном, видавшем виды пальто, в старой барашковой шапке. Он полошел к солдатам, как-то по-особому внимательно и участливо посмотрел в их лица, спросил:

 Убитый — ваш товариш? Нагибин приготовился ответить, но Грибов прервад его

радостным возгласом: Алексей Ларионыч!

 Яща! — восклики и незнакомен и обнял Грибова. А я сразу узнал тебя, когла ты речь пержал... Стал пробираться к тебе, а потом потерял из вилу. Ну как, совсем домой? А это твои друзья? Далеко вам, служивые?

 Кому кула. — ответил Нагибин. — по родным местам. Ночуйте у меня, ребята, радушно предложил

штатский. — на Кузнечной улипе. Фамилия моя Иваницып. Он улыбнулся, в его темно-голубых глазах было столько теплоты, что солдаты тоже невольно заулыбались,

Пошли, Яша? — спросил Нагибин.

 Пошли.— согласился Логвиненко. По пороге Иваницын сказал, обращаясь к Грибову:

— Хорошую ты речь держал, Яша, от сердца. Меня так и подмывало тоже высказаться, но воздержался.

Почему же? — спросил Грибов.

 Скажу, не в осуждение, друг мой, молодость — великое благо, а и человек поживший, привык сдерживать себя. Конечно, это не всегда бывает хорошо. Когда надо, Яша, так и я, как молодой, загорячусь...

Он с теплой улыбкой посмотрел на солдата и добавил: - Хоть и поспешил ты, друг мой, а правду сказал. Посенл добрые семена. Они дадут всходы. Обязательно

папут.

Иваницын шел медленно, говорил тихо, обдумывая каждое слово. Он стремился не задеть самолюбие молодого оратора и этим сразу расположил к себе солдат.

«Кто он? — подумал Логвиненко. — По виду простой мастеровой, а гладко говорит».

Вскоре перешли речку, поднялись на бугор и остановились у ворот кирпичного дома под железной крышей.

Вот и моя квартира. — сказал Иваницын. — Прошу.

Их встретила женщина лет тридцати пяти с круглым пяти с круглым парами. Она несколько растерялась при виде военями, но, посмотрев в глаза Иваницыну, повяла, что ничего нет опасного и приветливо улыбнулась.

 Познакомътесь. Моя супруга Катерина Дмитриевна, — сказал он. — Катенька, мы с дороги и устали. Потрудись, милая, приготовь нам поесть что-нибудь, а мы тем временем поговорим кое о чем.

Екатерина Дмитриевна радушно кивнула головой и по-

казала на вешалку.

 Раздевайтесь. Проходите, пожалуйста. Алеша, — обратилась она к мужу, — что же ты не предупредил? У меня такой беспорядок в квартире, неудобно...

— Ничего, Катюша, — прервал ее Алексей Илларио-

нович, -- был бы между нами порядок.

Благодарствуем, хозяюшка,—вставил свое слово Нагибин, стараясь говорить на городской лад, как можно более вежливо,— мы люди простые, не городские — деревенские, вятские, а ребята хватские.

 А вы шутник, служивый,— улыбнулась Иваницына.

— С шукками, с прибаутками жить на свете ладней. С этими словами Нагибин сиял шинель, повесил ее на вешалку, оправил гимиастерку, подтянул ремень и вслед за хозянном вошел в комнату. Друзья последовали за ним.

Иваницын усадил гостей за стол, а сам стал медлению ходить из угла в угол маленькой комнатки. Он сосредоточенно изучал собеседников. Из его речи было видио, что он человек начиталный и осторожен в решених Одупратий в косоворотку, суконный пидлаки и в шаровары, заправленные в сапоги, с коротко подстриженными темпрускыми волосами, Алексей Илларионович выглядел еще молодо, но виски уже тронула седина, а между бровими и у рта пролегии глубоме складки. Прежде чем заговорить о том, что волюзвало его в эту минуту. Иваницыя стал подробно расспранивать Нагибшан и Логиненско фронтовых делах, обо всем, что видели и слышали солдати на пути в Семпречье.

Иваницын внимательно слушал, не пропуская ни од-

ной мелочи. Он от души посмеялся над рассказом Грибова об аресте Куропаткина. А затем вновь стал серьезным.

 Вот взять хотя бы меня. — заговорил Нагибин. — До войны жил я в Санташе и теперь елу туда к семье. Земля у нас. можно сказать, оглоблю посали-лерево вырастет. Ла вель что земля, когла она в руках богатеев, а у тебя ни кола, ни пвора? Как землю ту полнять, когда у тебя ни дошаленки, ни плуга? Пятналцать лет я на кулаков батрачил. Они-то жили, а я слезами умывался. Началась война. Попал я на турецкий фронт. Сижу в окопе и думу думаю. За что воюем? Был у нас ротный командир, немец родом, поручик Вайнберг. Завел нашу роту под пулеметный огонь, а сам позади спрятался. Нас от роты человек двадцать осталось. Бой кончился, он появился. «Моледцы, говорит, ребята. Спасибо за службу». А мы сидим в овраге, никто не встал перед офицером. Жалко зря погибщих товарищей. Когда царя свергли, я первый подошел к Вайнбергу, сорвал с него погоны да этими погонами по его барской морде. «Вот, говорю, тебе наша награда, получай, сукин ты сын!» Меня в полковой комитет избради, вот тогда и я впервой слово Ленина прочел, да ведь грамота у нас какая? Вот взять и Яшу, тоже из бедняков. Едем домой и все об одном думу думаем: как жить будем? Говорили - свобода, а ежели и у нас в Санташе такие урядники, как этот жандарм Кирьянев, тогла какая же это свобола? Олин обман.

Иваницын внимательно слушал горькую исповедь

Нагибина.

 Как жить, говоришь?— переспросил он. — А вог, Петр Егорович, свойми руками счастье ковать будем. Жизнь светлую, свободную да счастливую нам никто пе даст, с пеба она не свалитси, ее падо зезоевать своими руками.

Алексей Илларионович подошел к книжной полке, потянулся за томиком Пушкина, затем опустил руку:

 Хотел вам одно стихотворение прочесть, сказал он, будто извиняясь, да ведь я помню его наизусть... Какие замечательные сдова! Вот послушайте...

> Товарищ, верь, взойдет она, Звезда иленительного счастья, Россия всирянет ото сна, И на обломках самовластья Нацишут наши имена.

Слова Пушкина сбылись. Россия пробудилась ото спа, самовластье рухнуло. Но кто пытается на объомках империи увековечить свое вия? Кго? Тапкентский гимназист Сашка Керенский. Болтуи и пройдоха, неудачливый подражатель; госполина Плевако.

Иваницын достал из бокового кармана пиджака брон-

зовую медаль величиной с пятикопеечную монету:

Вот посмотрите: Керенский приписал себе слова Пушкина.

Соллаты с любопытством рваглядываля медаль, похожую на царксум монету, по вместо профили царя Николав на ней был выбит профиль Керенского, а на другой сторопе вместо двуглавого орла вызчежанены прооческие пушкинские строки, только что услышанные из уст Иваниныма.

— Как видите, друзьй мон,— сказал Алексей Иллариопович,— словами о свободе, о счастье народном торгуют в такие гнусные лакен буржуазни, как Керенский. Но не спасла Керенского бронзовая медаль. Однако у нас в семиречье до сих пор держатся у выдати ставленники Керенского.. Так вот, служивые, как будем жить дальней Наступило молчание. А Иваниции продолжал говорить

тихо, словно беседовал сам с собой.

 Народ в Семиречье темный. Трудно, друзья мой, очень трудно донести к нему слова правды. Кроме русских, тут киргизы, узбеки, татары, дунгане. Если бы мы могли говорить на родном языке с каждым из них! Да и русские все ли поймут? О том, что произошло в центре России, мы знаем только по слухам. Триста верст от железной дороги. Почта идет на волах. Мы живем в краю, где год тому назад коренные жители, киргизы, поднялись на восстание против царя, но получилась национальная резня. Сейчас многие киргизы, потеряв в дни скитания свой скот, голодные возвращаются на родину из Синьцзяна. А что их ожидает? Кулаки мстят за прошлогоднее восстание. А русские солдатки, вдовы и сироты погибших на войне сидят без хлеба. Слухи ползут разные. Вот из Китая царский консул господин Люба прислал грамоту: «Присоединяйтесь. — пишет он. — к Великой Сибири». Откуда взялась эта «Великая Сибирь?» Разве она не является неотъемлемой частью России? В Москве и Петрограде власть в руках рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так против кого действует парский консул, когда болгает о Великой Сибири? Как вы думаете, друзья мон,

куда мы, семиреки, пойдем — за царским консулом или постоим за центральную власть?

Логвиненко все это время молчал, но теперь вскочил со стула, подошел к Иваницыну. Шеки его пылали,

- Алексей Ларионыч, теперь мы бачим; ты насто-

яший большевик!

Иваницын дружески положил руку на плечо Яши и многозначительно посмотрел на всех.

— Будем действовать осмотрительно, — сказал он. — Вот я совсем забыл спросить: в самосуле нал Кирьяновым кто-нибуль из вас принимал участие?

Нет. Алексей Ларионыч, — ответил Нагибин.

 Вот и хорошо, — сказал Иваницын. — Не подумайте, что я за Кирьянова, нет, избави бог. Кому, кому, а мне больше всех насолил этот жандарм. Он мой самый заклятый враг, и все равно я против самосуда над ним. Ибо на место этого Кирьянова поставят других Кирьяновых.

Остановившись на миг, Иваницын сказал:

-- Вы извините меня, товарищи, нам с Яшей надо отлучиться на одну минуту.

Иваницын пригласил Грибова в соседнюю комнату, плотно прикрыл за собой дверь. Стоя против него, пытливо посмотрел в глаза.

Давно ты знаком с этими солдатами?

Нет, недавно. Сошлись в дороге, но можно поло-

житься — свои до мозга костей. Я тоже так думаю, но есть такие дела, которые на-

до держать в строгой тайне. Ну, Яша, - тепло улыбнулся Иваницын. — выкладывай, что пишет красвой комитет?

Грибов молча достал из потайного кармана пакет, тщательно завернутый в клеенку.

Иваницын разорвал пакет и углубился в чтение бумаг. Грибов ждал терпеливо, не смея спросить, что там написано. Иваницын оторвался от бумаг, сложил их снова, положил во внутренний карман пилжака. Липо его сияло.

Да, Яшенька, это, брат, совсем не то, что написал

господин Люба.

Что пишут, Алексей Ларионыч?

— Ленинские декреты здесь, — с чувством сказал Иваницын, - подпись самого Владимира Ильича. Ты понимаешь, Яша? Теперь мы знаем, с чего начать и что нам делать!

Липо Иваницына преобразилось. Словно помолодев, он выпрямился и сказал бодро и весело:

 Ну, Яша, ты сам видел, что творилось сегодня на базаре. Настала пора действовать. Пойдем к нашим друзьям. В комнату вошла жена Иваницына.

— Алеша, — сказала она, — ты утомил гостей беседой.

 Что ж, матушка, — ответил Алексей Илларионович, — я умышленно затянул разговор, чтобы дать тебе время на кулинарию.

За обедом дружеская беседа приняла еще более откро-

венный характер.

 О нашей житухе вы, Алексей Ларионыч, уже все узнали,— сказал Нагибин,— а вот мы до сих пор не знаем, у кого в гостях сидим и кого благодарить за угощение.

— Что ж, товарищи, — ответил Иваницын, — если вам

интересно, я могу рассказать и о себе.

#### ш

Отец Иваницина, бедный одгоский саножник, умер от чахотки, когда сыну шел седькой год. Мать умерла еще раныше, Алеша ее не помиял. Оставшись круглым сиротой, он сначала воспитмвался у тегки. Катерина Ивановы З'гарова сама была бедной и потом попала в богадельню. Она отдала Алешу на воспитание в детский приот, тде оп коменчил начальную школу и гриваднати лет от роду был отдан в ученики на механический завод Руского акционерного общества пароходства и тогровли во Одессе.

Двадцатилетним парнем Алексей Иваницын поступил машчистом на пароход и семь лет плавал по морям —

Черному, Азовскому и Средиземному.

Однажды Алексей вернулся из очередного плавания в Одессу навестить тетку, повидаться с друзьями.

Катерина Ивановна, увидев племянника, всплеснула

руками, прослезилась.

- Неужто на тебе и кончится род Иваницыных?
   Двадцать семь исполнилось, о чем думаешь, Алеша, так и останешься бобылем?
  - О многом думаю, тетя,—ответил с улыбкой Алексей.
     Девушку я для тебя приглядела,— продолжала Катерина Ивановна.— такая же, как ты, сирота.

В тот же день старуха и ее молодой племянник были в доме Марпи Ивановны Евтушенко, на Московской ули-

це. Девушку, так полюбившуюся Катерине Ивановие, тоже звали Катей. Она жила с матерью в работала швеей мастерской магазина мол. Весь день проводила Катя за шитьем. В окна мастерской была видна часть улицы, по которой сповали конки, выкращенные в желтый в красный цвета. На углу стоял городовой, блюститель порядка...

Мопотонно и однообразно текли за шитьем долгие дин. Когда Кати возвращалась домой, здесь ее остречал тот же треск швейной машины. Мать Кати была белошвейкой, опа целые дин проводила за работой и с малуочисто убраниую кнартирку заходила старушка, вела тяхие чисто убраниую кнартирку заходила старушка, вела тяхие беседы с матерыю о житье-батье. Но вог она пришла с молодым человеком, одетым в модиую тройку, с цепочкой от часов на жилете. Мать Кати, знах о цели их прихода, приветливо улыбиулась, предложила стул и с ревинивым любопытством стала равтийднавть Алексея.

Обыкновенный русский парень, какях много на свете, Алексей сразу привлек к себе внимание матери Ката оккрытым взглядом темно-синих глаз, в которых светился пытливый ум. Моряки вздавна получили дуриую славу буянов и забянк. Этот был не похож на забияку. Наобо-

рот, он был чересчур скромен и тих.

В кругу своих друзей Алексей был оживлен и остроуумен, но здесь, под пристальным ваглядом Марии Иванон ны, он неозально смущался, краспел, не зная, что говорить и как себя держать. Он присел на краешек стула и сидел неподвижно, «Боже мой, когда это кончится?»— с тоской думал он.

В комнату вошла кареокая девушка. При взгляде на

Алексея щеки ее зарделись.

 Познакомътесъ. Моя дочка, — сказала Мария Ивановна. — Катерина, что же ты стоищь?
 Катя еще раз посмотрела на Алешу, фыркнула и вы-

бежала на комнаты.

 Не осудите, Катерина Ивановна, заговорила мать. – Благородному обращению не учились. Вот она, необразованность наша.

- Ничего, ничего. Девушка славная, - ответила та с

довольной улыбкой.

С той поры Алексей часто стал заходить к Евтушенко. Как-то он пригласил Катю в театр на оперу «Пиковая дама». Катя многого не понимала, но ее потрясла внезап-

ная смерть старухи и судьба несчастного Германа. На обратном пути они разговорились. Больше говорил Алеша. Катя только слушала н соглашалась со всем, о чем он говорил. У ворот они расстались друзьями. Стояла зима, н пароход, на котором служил Иваницын, находился в порту. С открытием навнгации Алеша ушел в море, полный надежд на скорую встречу с Катей. Он был счастлив — он любил, но каковы были чувства певушки, этого не знал. Катя была моложе его на пелых лесять лет, и много еще ребяческого залора было в ее повелении и образе мыслей. Алеша на Мариуполя написал письмо Кате с признанием в любви. Долго он ждал ответа, но так и не дождался.

Алеща был глубоко огорчен и решил больше инчего не писать, полагая, что певушка посменлась нал инм. Но помимо воли образ девушки преследовал его всюду. Молчанье Кати не павало ему покоя вплоть по того лия, когда Он возвратился в ролной порт. Злесь все выяснилось. Катя, не получая больше писем, даже всплакнула тайком от матери, ругала себя за нерешительность.

Через несколько пней Алексей полжен был снова уйти в плаванье. Он сделал предложение, Катя ответила согласием. После этого он ушел в море. Мать готовила Кате приланое. Осенью полжна была состояться свальба.

В октябре Алексей возвратился в Опессу, н. как оказалось, отпуск ему пали всего на три пия... К свадьбе все было готово. Алексей нанял карету с парой белых коней н вместе со своими прузьями поехал в перковь, куда приехала и невеста с матерью и подругами. Алексей, как подобает жениху, явился в перковь в новом костюме и в котелке. Он был слегка навеселе н. когда вошел в церковь. забыл снять котелок.

 Молодой человек, синмите шляпу, — услышал Алексей за собой вловещий шепот церковного сторожа и поспешно спял котелок.

Селой священник три раза обвел новобрачных вокруг аналоя, скороговоркой пробормотал привычные молитвы и благословил их брак. Обратно из церкви они ехали вместе. Катя вабилась в угол кареты. Алексей сидел рядом, но казался чужим. Дома Алексей снова стал таким же простым и хорошим, каким полюбила его Катя.

Весело отгуляли свальбу. На второй день своей супружеской жизни Алексей признался:

 А знаешь, Катя, почему я выпил, когда ехал в церковь? Ради тебя это все делал, а сам-то я в церковь не хожу да и в бога давно не верю.

— Что ты говоришь, Алеша,— с ужасом воскликнула

Катя, - не дай бог, если узнает мама...

— Маме пока не говори об этом,— наказал Алексей. А день спустя он снова отправился в дальнее плаванье по Средиземному морю.

Подруги смеялись:

 Осталась ты, Катюша, ни девушкой, ни женой, а соломенной вдовой.

 Катя часто вспоминала мужа. Где Алеша, почему он пинет писем! Может быть, случилось что-пыбудь пли забыл ее? В этя минуты тоски и ожиданий она решила, когда Алеша возвратится, настойчяво проекть его оставить службу, чтобы они никогда больше не разлучались.

Алексей вервулся из дальнего плавания таким счастливым и бодрым, каким Катя никогда не видела его. Это плавание было последины его жизии. Алексей уступия просъбам молодой жены, и они ускали в Керчь, где Иваницып стал работать токарем по металлу на механиче-

ском заводе.

Иваницын иногда сожалел, что оставил службу:

— Попали мы с тобой, Катеньма, из огил да в полымы. Но сожаление было педолим. Оп сроднялся с жизовыр рабочего коллектива, ушел с головой в ту борьбу, которая уже разгоралась на многих крупных предприятиях царской России. Айексей стал своим человеком и среди рабочих других предприятий города. Читал рабочим горьковский «Буревестник», брошкоры Ленина и популириую в ту пору листовку «Пауки и мухи».

В 1902 году рабочне Керчи объявили всеобщую забастовку. Иваницына избрали председателем забастовочного комитела. Забастовка была длительной и упорной. Рабочие требовали улучшения условий своей жизни, сокращения рабочего дия, отмены штрафов. Хозяин занода ответил локачутом: закрыл завод и уволил всех рабочих.

После закрытия завода Алексей и Катя возвратились в Одессу, где оп долго не мог найти работу. Затем они переехали в Николаев. Здесь, на судостроительной верфи, Иваницын организовал кружок рабочих, которых знакомал с трудами Ленина. В это времи русско-плоиская война, поражение на фронте, гибель русского флота у Цусимы вполь всколыхиули высо Росскию.

На квартире Иваницыных по ночам рабочие печатали прокламации, призывавшие на борьбу с самодержавием.

В япваре 1905 года в ответ на «крованое воскресеньс» рабочие сулостроительной верфи объявля всеобщую за бастовку. Во главе забастовочного комитета, как и в Керчи, скова встал Иваницын. А в вагусте он возглавил поличическую демонстрацию рабочих, за что вскоре был арестован. Жавдармы произвели у него тщательный обыск, забраля всю литературу, письма, бумаги.

Катя осталась одна в пустой, разгромленной квартире. От мужа не было никаких вестей, жив ли он, что ожидает его? Что делать теперь ей, одинокой, в этом городе?

В ту пору Кати ждала ребенка, ходила последние дни. Алексей, несмотри на свою льбовь к жене и гревоту а будущего ребенка, уже не мог свернуть с того трудного и терпиотого пути, по которому он пошел с твердой верой в победу рабочето дела.

Прошла неделя томительного ожидания, и вот ночью она почувствовала себя очень плохо... Услыхав ее стоны, пришла соседка по квартире, засветила лампу.

Что с тобой, касатка? Может, доктора позвать?—

спросила она.

 Плохо мне, ой, плохо, — простонала Катя. Лицо ее было бледным, на лбу выступил колодный пот, волосы прилипли к вискам. Катя, схватившись за живот, истошно закричала.

Соседка смекнула в чем дело, побежала за бабкой-повитухой. Катя мучилась всю ночь, к утру она родила сына.

Соседка сокрушалась над нею.

 Жалко мне тебя, Катюша. А что Алексей-то Ларионыч, слышно о нем что-нибудь?

Катя тихо стонала.

— А ты не горюй, не убивайся сильно, найдутся добрые люди, в беде не оставят. Родные-то есть у тебя?

 Мама... в Одессе живет, тихо проговорила Катя, облизывая запекшиеся губы. — Дайте мне на ребенка вагляйуть...

Нашлись и добрые люди. Работницы, соседки по квартире не покидали ее все эти дви, утешали, как могли, убирали ее квартиру, готовили пищу, приносили гостинцы. Оправившись, Кати уехала к матери в Одессу.

Алексей долго томился в неизвестности. И только зимой в далекие Холмогоры пришла от жены первая ве-

- «Сын... сын... Павликом назвали... Хорошо, как хорошо!» - шептал он, читая и перечитывая письмо жены.

На берегу Северной Лвины, в лютую зимнюю стужу, отдаленный от милого юга бескрайними равнинами, холмами и лесами. Алексей мысленно уносился в родную

Олессу.

Прошла долгая северная зима. А там, в южном городе, под неусыпной заботой матери и двух бабок. Павлик рос и на четвертом месяце своей жизни пролецетал первое, никому не известное слово, а когда ему исполнилось десять месяцев, встал на ноги и сказал всем понятные слова: мама, баба. И тогла Катя решила - пора: что бы ни случилось, поелет к мужу в Холмогоры и разлелит с ним его лолю.

Долгий путь из Одессы в Холмогоры, со многими пересадками, молодая женщина с ребенком ехала в вагоне третьего класса. Стояли теплые летние дни, и только это скрашивало тяжесть пути.

Встреча произошла на вокзале, в толпе людей, идущих по перрону с узлами и чемоданами.

Катя!.. Катюша!..— крикнул Алексей и бросился

к ней навстречу. Она замерда на месте и выронила узел. Он поспешно схватил узел, а затем снова опустил его на землю. Осто-

рожно взял на руки сына. Глаза его повлажнели. Ничего, ничего. — растерянно говорил Алексей. — Я сам, Катюша, я сам все донесу. Как ты доехала? Все ли

благополучно? Как мама? Катя не успевала отвечать на вопросы. Павлик, отстраняясь от отца, пугливо озирался, искал глазами мать и готов был разреветься на всю улицу.

Ну, что ты, глупенький... Ведь это твой папа.

В Ходмогоры они плыли на пароходе по угрюмой реке. Дома, в своей тесной холостяцкой квартирке, которую Алексей снимал за два с полтиной в месяц, он ходил из угла в угол, качая на руках сына. Катя улыбалась, глядя на него. Это был один из самых счастливых дней в его жизни. Рядом с ним была теперь его подруга, его любовь, и тесная каморка словно стала шире и светлее.

Катя быстро освовлась в новой обстановке. Она вспомнила свое ремесло, занялась шитьем. Ей понесли заказы, вначале друзья Иваницына — политические ссыльные, а затем узнали ее как портнику и многие жители Холмогор. Иваницыны сняли другую квартиру. Алексей все дни проводил за книгами, читал, писал. Вечерами в тесном кругу друзей они вели беседы, вногда горячо споряли. Среди политических, кроме сторонников Ленина, были люди и других направлений — меньшевики, бундовцы — было с кем спорить, и прогив кого оттачивать оружие слову.

Для Иваницына, жизнь которого проходила с детских техностительного и линениях, ссылка стала своего рода университетом. Здесь он встретился с участивками революционных бить Петербурга и Москвы, Киева и Тифлиса. В частых бессдах перенимал их опыт, с новой эпертией принимался за взучение трумов революцияных мыслытелей.

В минуты досуга он говорил, шутя, жене:

— Вот, Катя, Ломоносов из Холмогор поехал учиться в Москву, а мы с тобой из Одессы в Холмогоры. Право слою, чем не университе? Сегодия я снова читал книгу Ленина «Что делать?». Катенька, ты послушай, как имнет Дении и в дем тесной кучкой по обрывьстому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со вех сторон врагами, и нам прикодится почти всегда идти под их отнем. Мы соединились по свободно принятому решению миенте для того, чтобы бороться... Э да, чтобы бороться и победиты! Вот, читаю Леняна, и еще больше укрепдлется вера — стинет мрачава ночь...

Перед войной Иваницыны вернулись в родную Одессу. Многое переменилось за эти годы. Алексею уже стало не так легко поступить на работу. Он был. под неусыпным надзором полинии. Начались новые этапы их беспокойной

жизни — Одесса, Кишипев, Киев, Орел.

Летом 1916 года человек, доставивший много хлопот и тревог полиции южных городов России, был отправлен

в Семиречье — в уездный город Пишпек.

В канцелярии уездного начальника на Бульварной в кабинет. Уездный начальник смертл его взглядом с ног до головы, перелистал какие-то бумаги на столе и заявил: — Госполн Иванины, пай мавестна вся выша поощ-

лая деятельность. Предупреждаю, здесь, в Азии, нет вапих друзей по крамольным делам, и мы не позволим сель смуту. Вы— отец семейства. До сельих волос дожили. Подумайте о будущем ваших детей. Дайте слово, что вы станете порядочным человеком, и вас оставят в покое.

– Я всегда был человеком, человеком и останусь.
 Для какой цели меня вызвали к вам? Учинять допрос?

Для этого нет никакого повода.

Усздный начальник промычал что-то невнятное и, заложив руки за спину, прошедся по комнате.

- Повторяю, мы не позволим сеять смуту,— сказал он,—в противном случае—каторга, Смбирь... Можете идти!

Благодарю вас. Прощайте,— ответил Иваницып и

вышел из кабинета.

«Чем испугал,— усмехнулся про себя Иваницын, выходя на улицу.— Каторга, Сибирь... А Сибирь-то ведь тоже — русская земля! Найдутся и там толковые люди»...

Иваницын поступил на работу в изыскательную парню ниженера Васильева по орошению долины реки Чу. Партия расположилась около села Моддавановка, где уже был проложен первый канал, и на нем построена небольшая тидростанция.

В механических мастерских Чуйского управления пригационных работ Иваницын организовал союз рабочих и ремеслеников и создал подпольную группу большевиков. Встав во главе этого союза, он приступих к тому делу которое считал основой всей сюей создательной жизни.

Посте свержения паря веской 1917 года Иваниция на мондавановки пересхал в Пишпек, где встал во главе подпольной большевистской группы, пока еще небольшой не чвску людей, но спалняю общими цельных революцию ней боробы. В ту пору в Пишпеке у власти столли комиссары временного правительства, по уже был создан Солет рабочих и солдатских депутатов. Комащима пость в Совдене завилия левые эсеры. Подпольной группе Иваниция еще предстояла упорява борьба. Из Петрограда, Москвы и Ташкента долегали все новые и повые вестя. Их несли солдать, казашке с фроита к родимы очатам.

— Так вот, друзья мон, — сказал Иваницын, как бы

подводя итог. — Вот и вся моя жизнь...

В комнату вбежал мальчик нет двенадцати. Лицо его раскраснелось от быстрой ходьбы.

Папа, к тебе пришел дядя Керимкул.

Зови его сюда, Павлуша. А где ты был?

На базаре. Я видел, как повезли убитого солдата.
 Вот это нехорощо. — заметил Иваницыи недоволь-

ным тоном. — Тебе еще рано вникать в такие дела, идика, брат, на кухню, мать тебя давно ждет с обедом.

Павлик молча вышел из комнаты.

 Любопытный он у нас, — заметил с улыбкой Алексей Илларионович. Трое их у меня сорванцов. Павлик родился в Николаеве. Сашка — в Одессе. Егорка — в Кишиневе, а вот теперь бегают по улицам Пишпека...

Пверь вновь открылась, и в комнату вошел широкоплечий, высокий мужчина.

Салям. Алексей Ларионович. — сказал он.

- Здравствуй, Керимкул. Садись, дорогой. Гость на

гость — хозяину радость.

Солдаты с любонытством посмотрели на вошелшего. Керимкул уселся на предложенный стул, широко расставил ноги, обутые в сапоги, положил на колени сжатые кулаки и насупил брови. Он. похоже, не ожидал увидеть в доме Иванипына новых людей.

Какие вести, Керимкул? Ты был на базаре?— спро-

сил Иваницын. — Говори прямо, здесь все свои.

— Да, был, все вилел. К тебе Иван заходил? Он говорил, пойдем к Алексею, совет держать нало.

Меркуна я не видел. — ответил Иваницын. — Навер-

ное, и он придет сюда. А гле Швец? Керимкул презрительно махнул рукой.

— Что Швец, что он скажет?.. Шалтай-болтай! — Керимкул рассмендся, обнажив белые, крепкие зубы, и посмотред на соддат. — С фронта вернулись? — спросил он. — Я тоже недавно пришел. Был на запалном. В Сибири каторгу отбывал, а потом на фронт. Оконы, траншен копал.

Керимкул рассказал, что, когда он возвращался домой, на улипе Минска его остановил человек средних лет.

Киргиз? — спросил он Керимкула.

 Да, киргиз,— ответил Керимкул, озадаченный этим вопросом. Липо незнакомпа согредось радостной улыбкой.

Вот хорошо. Откула?

Из Чон-Кемина.

 Это за Токмаком, — подхватил незнакомец. — А я из Пишпека, Значит, земляки, Зовут меня Михайлов.

Незнакомец, назвавший себя Михайловым, пригласил Керимкула к себе домой, Михайлов шел быстро и на ходу расспрашивал о житье-бытье на его далекой родине. А когда он узнал, что Керимкул сам давно не был на родине и отбывал каторгу в Сибири, с теплым участием посмотрел в его широкое скуластое лицо.

Ну, братец мой, да ты, оказывается, тертый калач,—

улыбнулся Михайлов.

В уелиненном домике они долго беседовали. Михайлов выслушал Керимкула и в заключение сказал:

 Передай своим братьям-киргизам — рабочие и крестяне России свергли белого цари. Богатые люди — бан еще хотят удержаться у власти. Но кончилось их ъремя! У нас в России есть партия большевию, она борегся за своболу вот таких, как ты, бедияков. Будем жить, будем

бороться, земляк...

Корримкул, изумленный простотой Михайлова, работапшего начальником милиция, с великим почтением смогред в его серме, лучистые глаза. Корогко рассказывая о себе, Михайлов поспешно пикал письмо на родину. Няипек он поквиру давно, более десяти ает тому назад. Но и в студенческие годы в хмуром Петербурге, и в томительным месяцы торемной жазин, и в почь ожидания казин, и в годы сибирской ссылки перед ним всегда стоял образ любимой матери, родина земля, солненияе, в зелещи садов узицы Пишпеком Обрадовал Михайлова.

 Вот, будешь проезжать Пишпек, передай это письмо моим родным, пля матери. Она живет в Верном. На

почту у меня мало надежды.

Коримкул выполнил наказ Михайлова. Ему довелось побывать в Верном и лично передать письмо. Мать Михайлова, Мавра Ефимовна, полная жещиная преклонных лет, слушая, как ее дочь Лидия читала письмо, тихо шептала, вытиван набежающие слезы:

— Миша... Миша... Сколько лет не виделись. Все домой возвращаются, а Миши нет. Скажите, — обратилась она к Керимкулу, как он выглядит? Постарел, наверное.

Ведь сколько пережил, не дай бог...

Обо всем этом Керимкул рассказал геперь с гордостью. 
— Друзья мбя.— заключал Иваницыя расская Кервыкула,— настоящая фамиляя Мяхайлова — Фрунзе, зовуя его Мяханл Висильевич. Он роданися в Пишпеке. Его отец был здесь лекарем. Дорого мм даля бы за то, чтобы Фрунзе был средя нас. Он — большевия, испытанный революцюмер. Его лично знает Владямир Ильяч Лениы. Вот если бы Фрунзе мог првежать в Пишпек Наше дело пошло бы в гору!.. Что ж, будем действовать без него. Пора пастлал!

## 17

В Дубовом парке, расположенном в центре города, некий предприимчивый делец построил кинематограф, дав

ему таинственное для обывателей название «Эдиссон».

Изредка здесь показывали кинокартины с участием Веры Холодной и комина Глупыникива. Дубовый парк кыл запущен, оград растаскана на дрова. Днем по парку бродили свиньи — любители желудей, а ночью; после единственного сеапка рваной и туманной кинокартины, в павке было можчие, как в дремучем лесу.

В день самосуда над начальником милиции Кирьяновым «Эдиссон» был закрыт. Машинист кинематографа Иван Меркун остановил свой движок. Лампы «Эдиссона» погасля, нарк погрузвяся в непроглядную тыму.

Меркун закрыл машинное отделение, вошел в свой домик, стоявший рядом с кинематографом, зажег керосиновую дамиу и наглухо закрыл окна изичтри.

Время, назначенное для собрания, приближалось.

Примерно через полчаса раздался тихий стук в дверь.

Кто там? — спросил Меркун.
 Это я. Шатилов. Открой.

— это я, шатилов. Открои.
 — Шатилов быстро вошел в комнату. Меркун угрюмо слвинул боови и сказал с упреком:

— Опять выпил?

— Как не выпить, Меркуша? — воскликнул Шатилов, покручивая рыжие усы. — Сегодня наша судьба решается. Никто не приходил?

Нет, ты первый. А как твои люди?

Можешь быть спокоен! Незваный гость сюда не

припет. Шатилову, по заданию подпольной организации, удалось поступить на службу в милицию и войти в доверие к местным властям. Он был оживлен и настроен воинственно. На туго подтянутом ремне у него висел наган. Шинель, против обыкновения, была застегнута на все пуговицы. Вокруг домика Меркуна он расставил секретные посты преданных людей. Бодрое настроение Шатилова успоконло Меркуна. Но все же тревога за благополучный исход собрания не покидала его весь вечер. В сотпе шагов от домика, в школе Масленникова, заседала городская лума. Там находился и начальник гарнизона полковник Пяткин, командир полка семиреченских казаков. Казаки по его приказу были привелены в боевую готовность. Шатилов прохаживался по комнате, быстро поворачивался на каблуках так, что полы его шинели разлетались в стороны; Меркун сидел неподвижно, усталый после работы, небритый, с осунувшимся лицом, на которое годы трудов и лишений наложили свою неизгладимую печать.

— Скоро десять. Жди гостей, Меркуша. А я иду на пост.

- Ступай, да смотри, чтоб все было в порядке.

Шатилов вышел.

Вскоре осторожно постучали в дверь. Меркун узиал

Швеца и, не спрашивая, впустил его.

Григорий Швец — шксарь управления пониского назальника, тоже яз соддат, веданов пернуашихся с германского фронта, вошел в комнату, осмотрел все углы, пошел
к столу и сел на табуренку. По его впалым щекам и утомленным глазам было видно, что он провел не одну бессонную почь. На пыльцах его правой руки были черинлыные
илга. Когда создавали черзаный Совет рабочих и соддатских денутатов, Пвец был избраи денутатом от солдатских денутатов, Пвец был избраи денутатом от солдатвые эсеры — Павел Благодаренко, Мумуая Молода. Швец
бым связам с ними по сомостиой работе.

 Что нового, Григорий Иванович? — спросил Меркун. — Левые не знают о нашем собрании?

— Что ты, Иван,— всполошился Швец? — откуда им узнать? Неужто пумаешь, что я разболтаю?

Я этого не думаю, но могут разболтать другие.
 А таким друзьям, как Благодаренко и Молода, можно ни доверять? Продадут они нас за копейку.

Швец глубокомысленио заметил:

 Казаков у нас в городе восемьсот сабель. До меня дошел слух, что полковния Пяткан дал секретный приказ применить оружие, если кто-либо посмеет выступить против городской думы. Вот и я сомневаюсь, Ваня, не рано ли мы это дело зателял?

А что бы ты предложил, Григорий Иванович?

 Повременить бы, пока из города ие уйдет казачий полк, они, слышно, рвутся домой, в свои станицы.

«Может быть, ои правду говорит,— подумал Меркун. — Семиреченские казаки... восемьсот сабель».

 — А если казаки из города не уйдут? Тогда что, так и булем сидеть сложа руки?

— Почему сидеть? Мы будем продолжать свою работу.
Беселу прервал приход нового члена подпольной

группы.

Керимкул по киргизскому обычаю обенми руками пожал руки Меркуна и Швеца, сел на предложенную ему табуретку.

Недавно из аила? — осведомился Меркун. — Как

живет нарол?

— Плохо.— ответил Керимкул. — Хлеба нету. баранов нету... Народ голодает... Как жить булем?

— Да. плохо. — полтвердил Меркун. — А что дальше

будет... Большое дело должно совершиться.

Они полго молчали, кажный лумал о том, что ожидает Sarrna

Керимкул изредка бросал недружелюбные взгляды в сторону Швеца и, стараясь не замечать его присутствия. говорил с хозяином дома о том, что так волновало его в OTV MEHVTV.

 Наши киргизы в Китае узнали: белый царь кончал базар. Свобода пришла, откочевали на родную землю, а здесь кудаки отбирают последний скот... Э-э. Иван.

плохое дело... Погибнет наш народ...

- Народ не погибнет, Керимкул, - ответил Меркун. — Все минет — правда останется. Вот так и чарод. Иваницын и Грибов пришли последними. Как только Иваницын переступил порог лома и плотно прикрыл за собой дверь, всем стало ясно, что ожидать больше некого и пора приступить к лелу. Алексей Илларионович не спеша снял шанку и пальто, повесил их на гвоздь около двери, достал расческу, аккуратно причесал волосы и прошел к столу.

Свет керосиновой лампы, стоящей на середине стола, резко освещал их лица, а в углах комнаты затаился полумрак, и, когда кто-либо из сидящих за столом подвигался в сторону, по стенам комнаты блуждали косые тени. За стенами пома стояла тишина, только изредка с удицы доносились шаги случайных прохожих. Казалось, город спал, но редко кто мог спать в этот подный тревожных ожиданий вечер. Городская дума заседала непрерывно. Там «отцы города» — монархисты и черносотенцы — обсуждали создавшееся положение. Луму охранял казачий пост, а во мраке городского парка под прикрытием черных дубов стояли другие секретные посты. Шатилов, встав под дубом, вглядывался в темноту, прислушивался к каждому шороху.

Все это создавало ту обстановку напряженности, которую теперь должен был разрядить Иваницын и подвести собравшихся и единственно правильному решению. Сознавая всю ответственность момента, Иваницын обвел медленным ваглялом всех силяних за столом.

Где Шатилов? — спросил он.

 Стоит около дома, как условлено, — ответил Меркун.

Позовите его сюда.

Когда вошел Шатилов, взгляды всех обратились в его

сторону.

Человек, которому доверяли тайну подпольного совенания, теперь стоял у двери и, как по команде «смирно», держал руки по швам. Его фельдфебельские рыжие усы были лихо закручены. Шатилов, не митая, смотрел на иваницыпа, всем своим видом помазывая, что готов выполнить любое задание. Будучи помощником начальника городской милиция, теперь, после убийства Кирьннова, он механически стал начальником. Еще задолго до того, по заданию подпольной большевистской группы, он подбирал на службу в милицию надежных и верных людей, готовых выступить на зашиту Совена.

 Товарищ Шатилов, — сказал Иваницын, — тебе доверена судьба нашей организации. Оступишься — сам по-

гибнешь и нас погубишь.

Глаза Шатилова сверкнули. Весь хмель мгновенно вы-

скочил у него из головы.

 Алексей Ларионыч, клянусь, как перед богом, взволнованно заговорил он,— не выдам... За дело мировой революции!

— Мировая революция, может быть, не так близка,—
заметия Иваницын,— а пока мы поручаем тебе пойти на
заседание городской думы. Тебя, как вачальника милиция
допустит. Разведай, о чем говорят Васпыев, Хохуля, полковлик Ивтикин, каковы их вамерения. Немедленно сообщи нам все, что узнаешь. Вместо себя поставь на пост
надежного человека.

Будет исполнено, товарищ Иваницын. Разрешите илти?

— Или.

После ухода Шатилова Меркун запер-дверь на крючок и снова сел за стол.

 Прежде чем приступить к делу,— начал Иваницыя,— мы должны трезво оценить обстановку, взвесить наши силы и силы противника. У них казачий полк. Восемьсот сабель. Они занимают казармы. Одпа казачья сот-

ня охраняет штаб полковника Пяткина. У нас — несколько десятков людей милиционеров, солдаты гарнизона. Их не более пвухсот. Силы неравны. Ла и не все еще соллаты пойдут за нами. Это тоже напо предусмотреть. С нами. друзья мои, нарол, рабочие, ремесленники, батраки окружающих селений — их тысячи. Но они не вооружены и еще не организованы. Кроме того, в совете лепутатов командуют девые эсеры.

Все напряженно слушали Иваницына, а он говорил ти-

хо, не спеша:

— Чтобы победить, мы должны иметь свою, предапную революции военную силу. Мы создалим народную боевую пружину, вооружим ее всем, чем сможем. Как это спелать, с чего начать - вот это мы и решим сообща. Завтра мы полжны выйти из полполья, и каждый из нас обязан отлать все свои силы открытой, решительной борьбе за нашу рабоче-крестьянскую власть. Какова ваша думка, товариши, хватит ли нашей силы, чтобы встать во главе народной массы и лостигнуть победы?

Наступило долгое молчание. Иваницын терпеливо жлал ответа. Среди собравшихся он был старше всех по

возрасту и по опыту революционной борьбы.

Иваницын окинул взглядом своих друзей. На лице Меркуна он прочитал колодную решимость. Машинист «Эдиссона» смотрел на всех так, словно вопрос, поставленный Иваницыным, был и его вопросом. Керимкул сурово сдвинул брови и искоса посматривал на Швеца, а тот, опустив глаза, рассеянно водил рукою по крышке стола. Самый юный из участников совещания, Яша Грибов, нетерпеливо ерзал на стуле, готовый заговорить первым, но уважение к стариним удерживало его.

«Молод, зелен еще, - подумал о нем Иваницын, - а,

может быть, это и лучше».

Первым нарушил молчание Меркун:

Вопрос ясен. Берем власть в свои руки!

- Ленин сказал: земля наша, вода наша. А баев, манапов долой! Правду я говорю, Алексей? - спросил Керимкул, широко расправляя плечи. — А что ты скажешь, Григорий Иванович? — обра-

тился Иванипын к Швепу.

Застигнутый врасилох этим вопросом. Швец смутился: «Почему он спрашивает одного меня?»

 Тебя уже избрали в Совет. Твое первое слово. — пояснил Иваницын, как бы отвечая на его мысли.

 Алексей Илларионович,— сказал Швец,— я полдерживаю предложение Меркуна. Но в этом деле нельзя быть опрометчивым.

 Как прикажешь понять твои слова, Григорий Иванович? — насторожился Иваницын. — Подождать? Пусть

пона черносотенны останутся у власти?

 Я не против решительных пействий, но советовал бы повременить. Как говорят: утро вечера мудренее. Посмотрим, как будут вести себя завтра семиреченские казаки.

- У нас есть непобедимое оружие, какого нет у казаков, - прервал его Иваницын, встав с места.

 Какое же это оружие, Алексей Илларионович? Что-то я не слышал о нем, — со скрытой пронией спросил Швеп.

Это оружие — слово большевистской правды! Да,

непобедимое оружие!

 Э-э, Алексей Илларионович, словами казачьи пули не остановищь, - возразил Швец и обвел всех взглядом, словно ища поддержки.

Керимкул, услышав возражения Швеца, нетерпеливо

повел плечами, встал, вышел на середину комнаты.

 Неправду говорит Григорий, — начал он. — Киргизы голодают... умирают. Народ стонет. А что делают бан, манапы, кулаки?

 Кулаки отбирают у киргизов последний скот,— не утерпел Грибов.

 Плохо говорит Григорий. — продолжал Керимкул. — Куда пойдет народ? Кто поведет? Алексей.

- Не будем горячиться, друзья мои,- прервал его Иваницын. — Это хорошо, что среди нас есть товарищи, которые стремятся критиковать наши действия. Это поможет найти правильное решение.

 Не согласен. — сказал Керимкул. — Киргизы так говорят: «Тот вождь, кто для народа живет». Мы живем для народа. А народ требует: давай Советскую власты Правда твоя, Керимкул,— подтвердил Ивани-

цын. — Послушаем еще посланца из Ташкента. Гово-

Грибов коротко рассказал собранию о событиях, происхоливших в Ташкенте.

- Как очевидец, я скажу: переворот в Ташкенте начали рабочие железнодорожных мастерских, а затем к ням присоединились солдаты и трудовое населеное города. А что в Пиничеке? Вот товарищ Швец тут говорил
о казаках... Восемьсог сабель. Да, это сила. Но казаки
теперь уже не те, какими оли были при царе. Им, как
и нам, солдатам, осточертела война. А временные правители куда тянут? — «Война до победного конпа». А что
товорит, что думает народ? Народ негодует, ждет скигала, ищет вожаков. Этими вожаками будем мы. С пами рабочие Чуйского канала, батраки Лебединовки и Покровки, с пами все трудищеся люди Пиппека. Да и киргизы
с округи нас поддержат. По дороге в Пыппек я бесервал с солдатами Нагибирым и Логаниенско. Они горят желанием бороться за революцию, а таких у нас тысячи!
Я поддерживаю предложение товарищи менкуна.

В комнате опять воцарилось молчание. Все высказались и теперь ждали последнего слова руководителя подпольной группы. Иваницын в глубокой задумчивости ходил из угла в угол. Остановился против Швеца, вопроси-

тельно взглянул на него.

 Я снимаю свои возражения, — торопливо сказал Швец, догадываясь, чего ждет от него этот упорный че-

ловек.

— Вог в хорошо, — облетчению вздохнул Алексей Иларионович, — стало быть, мы достягля единодушия и средя вас нет колеблющихся. Думы варода — наши думы. Его дела — наши дела. Я радуюсь тому, что все мистремимся к одной цела. Я радуюсь тому, что все мистремимся к одной цела. В обльше мы не вмем права медлять. Мы должны ваять власть веов руки по прямеру Петрограда, Москвы, Ташкента. Мы не будем ждать, пока совершится переворот в Верию. Революциковия волна докатилась до нас быстрее, и мы смело должны дойствовать.

Иваницын остановился. Друзья, затаив дыхание, слу-

шали его.

— А теперь мы должны расставить долой,— продолжа Ивавлины. — У меня вот таксе предложение: на пост председателя. Совета выдовнуть: Григория Ивавовыча Швеца, он человек бывалый, грамотный. Товарищ Швец уже взбрая депутатом. Эсеры, комечно, зашумят, но мы не будем возражать, если товарищем председателя станет левый эсер Павет Бадгодаренко. А для атитациопной работы среди солдат и караков, и думяю, самым подходящим будет товарищ Грибов. Парень молодой, горя-

чий, но голова у него ясная, язык острый. Думаю, справится.

- Алексей Ларионыч, прервал его Меркун, ты коекому место указал, но почему о себе не сказал ничего?
  - Я не согласен, категорически заявил Керимкул.

- С чем не согласен? - спросил Иваницын.

- Председателем Совдена должен быть наш аксакал - товарищ Алексей. Вот мое предложение.

— Нет, — возразил Иваницын, — я не буду председателем.

→ Но почему, Алексей Ларионыч? — удивидся Меркун. - Только тебе и быть, больше некому.

 Я думаю, вы согласитесь со мной. — сказал Иваницын. - На свою долю я оставляю руководство большевистской организацией Пишпека и уезда. В наших условиях - это большая, трудная работа. А кандидатуру товарища Швеца, скажу прямо, я выдвигаю из тактических соображений... Григорий Швец как работник имеет недостатки. Это он показал и сегодня. Но он предан нашему делу и выполнит наш наказ. Кроме того, он уже избран в Совет депутатов от местного гарнизона и легче других найдет подход к девым эсерам. Только помни, Григорий Иванович, тебя посыдает в Совет партия большевиков, и ты должен выполнять волю партии.

После долгих споров предложения Иваницына были приняты, и члены полпольной группы приступили к разработке конкретного плана действий на следующее утро. К полуночи в помик Меркуна вошел Шатилов.

Как педа? — живо спросил его Иваницын.

 Все в порядке, — веседо удыбнулся Шатилов, мои ребята на постах охраняют наше собрание и школу Масленникова.

Там еще заседают?

- Заседают, товарищ Иваницын, Городская дума в полном составе.

— О чем говорят?

 Поджали хвосты, как блудливые коты, — улыбнулся Шатилов. - Они страшно напуганы самосудом над Кирьяновым, Просят меня блюсти порядок в городе. → А ты? — спросил Иваницын.

- Я дал слово «по долгу службы»... Через пять минут я полжен быть там с докладом.

- Хорошо, - сказал Иваницын, - надеюсь, ты с честью выполнишь наше поручение.

Алексей Илларионович подошел к вешалке, взял из

кармана пальто объемистую пачку бумаг.

— Вот листовки,— сказал он и, обращаясь к Швену, обавия:— Это паще оружне, с которым мы начиваем битеў, Шатвлов, эти листовки поручи своим ребятам расклаенть по городу. Завтра в Дубовом парке состоям общегородской митвит, постарайся навестить о с нем: пе только горожан, но и жителей Лебединовки, Ново-Покровки, Члал-Казаков.

— Будет исполнено, — товарищ Иваницын, — ответил Шатилов и бережно принял из его рук пачку листовок.

Иваницын прошелся по комнате, видимо, собираясь с мыслями, подошел к столу, и свет семилинейной лампы упай да его блелное, суровое липо.

— Итак, товарищи, завтра мы выходим из подполья. Мы должны действовать смело, решительно, не отлядываться назад. Мы до конца пойдем по избранному пути... Друзья, поклянемся до конца стоять за дело рабочего класса.

Все встали.

 Клянемся, дорогой товарищ, — взволнованно и торжественно ответил Меркул. — Клянемся рабочему кассу! Мы. — вериме его сыны, будем бороться с терной сидой зла, бороться за коммуну, за свободу и счастье народа.

Частники подпольного совещания большевиков глубокой ночью покинули домик Мернуна. Город спал. Везде были погашены отни, только из окон школы Масленнякова, г\u00e4è заседала городская дума, падали полосы света, вырызва из темноти корявые стехолы дубов.

## 4.5

Раниям утром казачий полковник Пяткин шел в казармы. Высокий, сухощавый, с гладко выбритым подбородком, он всем своим видом старался подчеркнуть моводцеватую кавалерийскую выправку. На медикае седье усы, прапухниве и обяксиве веки, впалые щеки выдавали его старость. Как все старые люди, отдавшие живиь военной службе и муштер, полковник был крайне раздражителен и необыкновенно суров со своими подчиненными. И, как все старые люди, ои мало спал. Пяткий провел бессопную ноть на заседании городской думы и теперь ранее обыкновенного шел повоевить состояние гаронизона.

Несмотря на ранний час, на углу Купеческой и Садовой полковник заметил толпу людей. Они читали объявление, приклеенное к стволу тополя, и оживленно говорили между собой. Увидев полковника все замодчали и расступились. Пяткин подошел к тополю. На клочке бумажки было напечатано на пишущей машинке короткое объявление:

«Граждане города Пишпека!

По случаю смерти начальника милиции господина Кирьянова милиция не может стоять на своих постах и обеспечивать порядок в городе. А посему просим всех граждан 31 декабря в 2 часа дня собраться на митинг в Дубовом парке для избрания начальника милиции и решения других важных вопросов».

Прочитав объявление, Пяткин пришел в ярость.

 Кто вывесил эту бумажку? — обратился он к собравшимся, злобно щуря глаза.

 Вам лучше знать, господин полковник, — ответили ему из толпы.

 Безобразие! Это провокация! — пришел в бешенство Пяткин. - Кто смеет выбирать начальника милиции, когда в городе есть органы власти - городская дума и Комитет общественной безопасности. Это работа заговорщиков и смутьянов, изменников нашего государства!

Пяткин сорвал объявление, разодрал в клочки и направился в казарму. Подчиненные полковника - командиры сотен — еще издали, по нервной его походке, по-

чуяли недоброе.

 Смир-р-на! — раздалась по казарме зычная команда. Полковник, тяжело дыша, с налитыми кровью глазами, медленно шел между рядами замерших в строю ка-

Молча прошел он из конца в конец казармы и так же молча вышел на улицу, даже не отдав команды «вольно». Казаки продолжали стоять, как истуканы. Начальник штаба последовал за командиром полка. Полковник оглянулся и хрипло выдавил:

 К двум часам оцепить Дубовый парк. Толпы разгонять. Н-ни-каких митингов!.. Кто не полчинится открывать огонь!..

Господин полковник!

— Что?

- Не имеем права...

— Что?

- Лемократические порядки...

- М-молчаты!..

Госполин полковник...

Пяткин в крайнем раздражении закричал:

 Они не могут обеспечить порядок в городе!.. Тогда я это возьму на себя!.. Понятно?

— Так точно! Разрешите скомандовать «вольно»?

 Что? Никакой воли! Молчать! Выполняйте, что приказано!

Полковник Пяткин круго повернулся и пошел прочь от казармы.

«Старик спятил с ymal» — усмехнулся начальник штаба и, быстро вбежав в казарму, скоманловал:

— Во-о-ольна! Поспешно вернувшись в городскую думу, Пяткин пот-

ребовал немедленно вызвать помощника начальника милиции Шатилова. Минут двадцать спустя Шатилов стоял перед полковником. - Как вы смели дать такое объявление?.. Я вас спра-

шиваю, как вы смели?

- Господин полковник, я такого объявления не давал. Что? Не давали? Кто же тогда написал от вашего ямени?
  - Не могу знать.
    - Не можете?
  - Так точно!
  - Молчать! взревел Пяткин.
- Что значит «молчать»? возмутелся в свою оче-редь Шатилов. Пяткин расстегнул китель: ему нехватало возпуха.
- Почему вы не поймали за руку крамольника, когда он расклеивал по городу эти гнусные прокламации?

- Я принял все надлежащие меры, но...

Не разводите руками!

Господин полковник, — повысил голос Шатилов. —
 Я не рядовой казак и не ваш подчиненный...

— Что? Что вы сказали? — прошипел полковник.

- Я говорю: перестаньте кричать! Командуйте там. где слушают вашу команлу! Подковник Пяткин опустился на стул и схватился ру-

кой за сердце. Уходите прочь! — прошентал он. — Уходите!...

Шатилов, отдав честь, повернулся кругом, браво пристукнув каблуками, и четким шагом вышел из комнаты. По прянаванию Комитета общественной безопасности ременного правительства объявлении о митипте были сорваны, но все население города уже было оповещено. К двум часам со всех сторен к Дубовому пряку шли люди. Между тем в назармаж, где размещался казачий полк, царило возбуждение. Казаки роптали. Они четыре года не были на родние. А до родных стании — Талгара, Каскелена, Узун-Агача — совсем недалеко, каких-инбудьпае сотик верст.

С утра Трибов провел беседу с солдатами конпойной роты и караульной команды. Это был постояный гариа он Пишиева. Солдаты ненавидели казаков и с нетерпением ожидали, когда те покинут город. Весть о том, что станичинки могут применить оружие против безоружимых жителей города, возмутила солдат. Пехогнящев было всето около двухсот человек. Перевес в силах был явно на стороне полковника Питкина. Иваницын поручал Грибову пойти к казакам с делегацией солдат для переговоров. Грибов в сопровождения двух солдат караульной роты пришен на казарменный плац, где стихийно возник миткиг.

Казаки! — призывал Грябов. — Вы сыны трудового парода! Мы, содлаты, тоже сыны трудового парода! Вместе с вамя мы плечом к плечу сражалясь на фроитах войны. Теперь война кончилась. Каждый из нас мечтает скорей вернуться домой к своим семьям, взяться за мирный труд.

Правильно! Верно говорит!.. — послышались одоб-

рительные возгласы.

— А между тем до нас дошли слухи, что вы намереваетсь выступить против нас... Казаки! Чего нам долять? Пусть богачи-напиталисты деругся сами можду собой, есля опи хотят продолжать войну. А нам войка не пужна! Неужеал вы, русские люди, пойдете проливать братскую кровь?

 Взволнованные словами оратора, назаки кричали во весь голос:

Не будем!..

— Не пойдем!..

— Никогда этого не будет!..

Воодушевленный поддержкой, Грибов продолжал:

 Слово казака — крепкое, нерушимое слово! Если вы даете свое твердое слово не поднимать оружия против нас — мы верим! Мы протягиваем вам братские руки! — Даем слово, даем! — зашумели казаки.

В это время к трибуне, откуда Грибов держал свою речь, прорвался полковник Пяткин. Казаки попятились и замерля. Наступило минутное замещательство.

Полковник с перекошенным от злобы лицом, резко

отстранив оратора, обратился к казакам:

— Ставичникий Я слышал все, о чем сейчас говорил с вами этот молокосос... «Слово казака — твердое слово». Но казак воегда стоял и стоят на страже закона и поридка. Может ли казак во имя своего воинского долга именить даниому слову? Да, может, если это слово дано такому болтуну и смутьяну, как этот большевистский оратор. А кто такие большевики? Это предатели пашей матушки-Россия. Они продага уроском вемиам...

Неправда! Ложь! — раздались голоса из задних рядов.

Молчать! — взревел Пяткин.

Грибов снова поднялся на трибуну, решительно **и** властно отстранив полковника.

 Лучше вы помолчите минутку, — громко сказал Грибов и, обращаясь к казакам, воскликнул;

 Казаки! Еще один вопрос к вам: как называют того человека, который не спержал своего слова?

го человека, которыя не сдержал своего слова?

— Предателем! Изменником! — раздались голоса в ответ.

- Так вот, ваш командяр сказал сейчас, что казак комен не сдержать своего слова. Значит, он обозвал вас изменниками и предателями. А мы, солдаты, верям вашему слову и никогда не допустим братоубийственной войны. Мы завоевали право на жизи; и на отдых от проклитой войны. Да здравствует свобода!
  - Убрать его! рычал полковник. Ар-р-рестовать!
- Не имеете права, господин полковник, усмехнулся Грибов. Я послан от солдат местного гарнизона для мирных переговоров.

Пускай говорит! Продолжай!

Полковник окийул взілядом толиу, и в его широко раскрытих глаасх казаки увидели страх, животный страх перед пеобъяснимой для пего силой, которая теперь овладска людьям, так слено повинованшинися ему... Этой силой оказалось слово большевистекой правды. Почва уходила из-под ног полковника. Больше он инчего не моговрить. Орудиварец подла ему ковил. Пяткия первно, долго не попадая в стремя потой, взобрался в седло и, пришпорив кови, ускакал.

Митинг продолжался.

Полковник вернулся в свою штаб-квартиру в доме прид Лугина. Рядом, в одноэтальном домо с окнами, обращенными к Дубовому парку, разместалась предавная полковнику казачые сотпя. Паткин приказал расставить вокруг парка караулы, а своему адкотанту сказал, что он якого не принимает и выйдет только по вызову городского головы.

Вокруг парка было двойное оцепление — милицейские Шатилова и казаки полковника Пяткина. Но как те, так и другие не чинили никаких препятствий гражданам города. К двум часам лия в Пубовом парке собралось не-

сколько сот человек, а народ все прибывал.

Меркун вынес из своего домика тот самый стол, за которым минувшей ночью заседала подпольная группа большевиков, и поставил его на площадке в центре парка. Помощник начальника милиции Шатилов, настроенный подозрительно весело, навопал порядок.

Граждане! — выкрикивал он, — имейте терпение.
 Не толнитесь около стола. Освободите проход.

Скоро пришли и подпольщики. Меркун поднялся на стол, заменнющий трибуну и объявил:

 Граждане! Прошу внимания. Митинг объявляю открытым. Предоставляю слово фронтовику, гражданину

Гончарову.

— Просим! Просим! — раздались возгласы из толпы. На трибуну поднялся высокий, стройный фронтовик в длинной кавалерийской шинели, смуглый, черноглазый, с красиво очерченным ртом, тонкими черными бровими и примым посом. Он спокойно посмотрел вокруг и сказал:

— Граждане! Вы знаете, вчера на базаре был убит начальных милиции Кирымов. В городе растут беспорядки. Нам надо отменить буржуйскую милицию и избрать народную милицию. Гражданни Шатилов был помощинком начальника милиции. Имеет опыт. Вот оп эдесь стоит. И надо сказать — наш парень из простых людей, Я предлагаю избрать начальником народной милиции гражданина Шатилов.

Слова Гончарова были встречены шумным одобрением. Городская беднота знала Шитлиова как своего человека. Люди враждебного лагеря не выступала против. Немного спустя в толие уже качали вновь избранного начальника.

На трибуну снова поднялся Меркун.

С первым вопросом покончили,— сказал он. — Пе-

реходим ко второму.

На минуту оп замодчал и обвед взглядом собравшихся. Здесь была не только городская беднога, по и пришедшие из окрестных сел крестьние. Елизко к столу стояли и члены союза Михаила Архангела, монархисты, черносотенцы, зсеры, киривские маналы. Это не смущало оратора. Больше всего здесь было фронтовиков в серых иниелях.

— Смотрите,— касмешливо крикнул кто-то,— никак

и наш «Эдиссон» в ораторы записался.

Толпа ответила беззлобным смехом и шутками. Но как только Меркун заговорил, смех и шутки сразу смолкли. То, что люди услышали, поразило их слух, как неожидан-

ный взрыв бомбы.

— Наша родина, Россия, переживает великие собыия, — начал Меркун. — Народ проспулся от векового спа. В центре России, в Петрограде и Москве, власть перешла в руки рабочих и крестын. А у нас в Семиречье до вчерашнего двя стоиля у власти буржуйские холун кирьяновы, которые голько на го и способы, чтобы на-зе угла стредять в синиу рабочего и крестьящивы. Кто защичи права и живиь грудового народа? Только сам народ. По примеру Петрограда и Москвы, и предлагаю у нас в Нишнеке создать народную дружину, чтобы навести порядок в городе.

Толпа заволновалась и загудела.

 Господа! Для чего эта дружина, когда есть полиция, то есть милиция? — кричал урядник Елизаров.

Из толпы вышел манап Сатарбек.

 С кем будет воевать ваша дружина? — спросил он. — С казаками или с киогизами?

На трибуну поднялся фронтовик.

— Мы — солдаты фронтовини назаков не бомыси, а прудлищеся киргизы нам такие же братья, как и русские рабочие и крестьяне. Призываю создать народную друживу. Я голосую за власть Советов. Да эдравствуют большевики.

На стол вскочил чиновник городской управы.

— Господа! Граждане! — ввагливо кричал ов. — Не ерьте этви людж! Под предлогом защиты народа, они хотят лишить нас всех прав, которые дала революция. Они хотят создать дружину опричинков!. Кому нужна эта дружная? У нас есть создать, целая рота.. Вольше-

вики в Петрограде захватили власть, но им все равно не удержаться. Темиые, необразованные рабочие не могут управлять госупарством. Возьмите пример с заграницы. Там рабочие куда просвещениее наших, а рабочего правительства ингле иет. Господа! Это глупо! Большевики. рабочая власты. Кому все это нужно, если у нас в России есть такая умная, образованная партия, как партия кадетов и такие государственные деятели, как Гучков, князь Львов, Милюков...

Довольно! — прервали оратора яростные возгласы.

Долей царского чиновинка!

К черту киязей и их лакеев!

Прочь с дороги, чериая сотия!

Чиновник быстро спрыгнул со стола и юркиул в толиу. На стол полнялся Нагибии.

 Фронтовику слово! Говори, браток!

Нагибии снял папаху, откашлялся, но долго не мог начать речь. Это было его первое выступление. Пока он слушал болтовию чиновника, в его сердце полнялась гневная буря. Но когда он встал на трибуну и ощутил на себе сотни жалных глаз, иужиме слова неожиданно потерялись. Логвиненко увидел, что Нагибин в замещательстве.

Желая ободрить, он весело крикнул:

Петр Егорыч! Начинай! Не бойся, поддержим!

Другие в толпе кричали:

 Не слушай их! Это большевики! Арестовать их, подлецов!

Эти элобные выкрики чериосотенцев подхлестнули Нагибина. Он весь внутрение собрадся, в прищуренных глазах забегали колючие искорки. Подняв руку, Нагибии дождался, пока гул несколько утих, потом заговорил:

— Мы потому большевики — нас миого. А вы, господа чиновники, потому меньшевики — вас мало.

Правильно, Егорыч, правильно, — ликовал Яша. —

Коуши их!

 Мы, трудящиеся люди, спрашиваем,— выкрикивал Нагибин, распаляясь все более, - до каких пор кирьяновы будут пить нашу кровь? А? Мы спрашиваем: до каких пор? Взять хотя бы Пушкина. И тот говорил: «Сокрушим гидру контрреволюции!»... Долой буржуев!.. Да здравству-ет Советская власть!.. Товарищи! Нечего время терять. Вступайте в народную дружину.

Нагибин спрыгнул со стола и подошел к Яше Логвиненко, смахивая рукавом шинели выступившие на лбу капли пота.

Ну, братен мой, говорить речи, пожалуй, тяжельше,

чем копать вемлю. Посмотри, как я вспотел.

 Хорошо, Егорыч! — смеялся Яша. — Ты сказал крепко, лучше всех. Только насчет Пушкина загнул. Когда жил Пушкин, тогда в России буржуев не было.

Как не было? — удивился Нагибин. — Что ты ме-

лешь, паря? Иваницын что вчера читал? Пушкина!

— Так он читал против царя.

 А какая разница, что царь, что буржуй! Оба — гады ползучие. Ты, Яша, голову мне не морочь. Я все понимаю.

 Нехай будет по-твоему, — рассмеялся Логвинсико. — Посмотри-ка, наш Иваницын встал. Речь держать булет.

Послушаем, — одобрительно сказал Нагибин. —

Этот им покажет, почем сотня гребешков.

На трябуну поднялся Иванящын. Увядев чедовека в штатском, монархисты и черносотепцы притихля, праняв его за своего. А когда поняли, к чему призывает оратор, было уже поздво. Сотни людей с жадиостью лованую каждое его слово. Так извуренная палящим солнцем зем-

ля впитывает в себя свежую дождевую влагу.

 Граждане города Пишпека! — начал Иваницын.— Вот здесь перед нами выступал один оратор, он говория. что в России есть только одна настоящая партия — кадеты, и что только такие господа, как Гучков, князь Львов и Милюков, могут управлять государством. Знаем мы этих господ и князей! А почему не сказал вам царский чиновник, что госпола милюковы, гучковы и керенские опростоволосились и выброшены в мусорный ящик истории? В Петрограде, в Москве и пругих городах России власть перешла в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Наймиты империализма гучковы и милюковы призывают народ к войне до победного конца. А кому нужна эта война? Английским, американским, французским и русским капиталистам. Они зарабатывают на войне огромные барыши. А рабочий человек и трудовой крестьяния должны отдать свою жизнь, свою кровь, чтобы капиталисты еще больше жирели, набивали свои карманы. Нет, врете, господа! В России есть другая партия, которая защищает кровные интересы народа! Эта партия

устами Ленина говорят: поверни оружие против исконных врагов народа! И вот — свершилось! Рабочие и крестьяле России взядив власть в свое ружи. Всевовые цени рабства разбиты. Народ сбросил с плеч иго капитала. Над Россией встало солице свободы. Оно светит и всем угнетенным народам Востока!. Товарищи и братья! Великая радость паполняет напит сердца. Весть о революции в центре России указывает нам итуль.

Граждане города Пишпека! Землекопы Чуйского какаргизы! Объедини ком усилия, последуем примеру рабочих и крестьян России. Присоединимся к центральной ваасти. иначе кто мы. семпреки, без России? Пети без примеру примеру ра-

матери!..

Иваницын остановился, перевел дыхание. Его никто не прерывал. Он видел, чувствовал, с каким волнением и вниманием слушал его народ. Притихли даже монархисты и черносотепцы. Злобные и растеринные, они не

посмели сейчас нарушить тишину.

Урядняк Елязаров, авкусив губы, исподлобья, с непавистью глядел на Иваницына. Трусливо пятвлись чиновняки, стараясь затеряться среди людей. Мапап Сатарбек с недоумением смотрел то на оратора, то на толлу, силялся понять происходищее. В речи Иваницыпа оп впервме услышал то новое, что угрожало и его власти над бедняками.

Иваницын повысил голос, бросил клич:

Мы, большевики, призываем: долой капиталистов!
 Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

Буря аплодисментов загремела над парком. Перекры-

вая шум, звучали призывы:
— За Советскую власты!

— За советскую власты
 — Создадим народную дружину!

Создадим народную дружныу;
 Граждане! – кричал, поднявинись на трибуну, Гончаров. – Сейчас мы направляемся к зданию Совдена, и все, кто хочет вступить в народную дружину, подходи-

и все, кто хочет вступить в народную др те ко мне.

Из Дубового парка народ хлынул на Базарную улицу, к зданию Совдепа.

Члены городской думы из окон школы Маслеппикова с тревогой и страхом наблюдали это шествие. Казачьи посты стояли неподвижно, оказавшись бессильными перед народом, который, как бурный весенный поток, устремился вперед, сметая все на своем пути. Кто-то затянул «Марсельезу», его тут же поддержали, и гордые слова песни мошно поплыли над улицей:

> Вставай, поднимайся, рабочий народ, Иди на врага, люд голодный! Разлайся клич мести наролной. Вперед, вперед, вперед!.. •

У здания Совдена над толной взвилось красное полотнище. На нем были начертаны два лозунга:

«Да здравствует власть Советов!» «Создадим народную дружину!»

Вокруг стола теснились люди в серых шинелях. Началась запись в народную пружину. Фронтовик не успевал огрызком карандаша выводить фамилии. Каждый из добровольцев стремился как можно скорее пробиться к столу:

 Запиши меня! И меня, браток!

Постоим за Советскую власты!

Кадыр, батрык кулака Андрея Еременко, пришел в город пешком. После отъезда солдат, Еременко, забыв о боге, в приступе злобы избил чабана и оставил его в тот день без хлеба. Кадыр ушел от хозянна, чтобы никогда не возвращаться к старой, проклятой жизни. Он надеялся разыскать в городе того доброго солдата, который встувился за него и оставил в теплой хате. Не найдя Нагибила в Пишпеке, Кадыр был готов идти в Санташ. Но, как и других, события привели его в Дубовый парк. Здесь, на трибуне, он и увидел Нагибина. Сквозь плотную толну людей Кадыр не мог пробиться к нему. Только теперь, около Совдена, они встретились.

 Салям! Салям! Товарищ! — радостно смеялся Кадыр. — Я пришел к тебе... За Советскую власты.. Пиши меня.

Нагибин обнял Калыра.

Вот и хорошо, браток. Я забыл твое имя.

Кадыр Маметов!

Нагибин взял за руку Кадыра и, пробившись к столу, обратился к фронтовику, ведущему запись.

Запиши моего друга: Маметов Кадыр!

Около здания Совдена построили добровольцев и произвели перекличку. Их оказалось двести человек. Дружинники строем отправились в казарму караульной роты.

Караульная рота и конвойная команда выстроились на улице.

По поручению Совлена Грибов объявил солдатам:

— По воле народа, выраженной сегодия на митнине, ми организовали добровольную дружину. Отныме она является нашей основной воинской силой. Соддаты! Кто из вас жельет добровольно вступить в народитую дружину, становитесь в наши рады. Кто не хочет, может быть смобольным и или на вас еметыме стоюмет.

— А оружие?

 Оружие караульной роты и конвойной команды остается на вооружении народной дружины, а ваша часть с сего дня распускается.

Чудное дело! — удивлялись солдаты.

Как в сказке!

Большинство солдат влилось добровольно в состав народной дружины. Иваницын приказал нести охрану здания Совдепа и держать в боевой готовности дружину.

В школе Масленникова заседала городская дума. На

заседание был вызван Шатилов.

В зале за столом, накрытым зеленым сукном, сидели председатель Комитета общественной безопасности Новаковский, начальник гарнизона полковник Пяткин и председатель «Совета союзов» Хохуля.

— Господин Шатилов,— начал Новаковский,— с первых шагов на посту начальника милицив ваше поведенение делает вам чести. Кучка крикунов творит в городе всякие бесчинства, а вы своим бездействием потворствуете этому. Мало того, на митинге вы допуствия выступления большевиков, направленные к свержению власти временного плавительства.

— Господа, — ответил Шатилов. — В городе около вадцати тысяч жителей, а я располагаю силой в дваддать человек. После самосуда толим над господином Кирьяновым и при таком возмущении парода что я моту следать? И полагаю, что в деле наведения порядка решающее слово принадлежит господину Пяткину и его воинской части».

Кто избрал вас на пост начальника? — задал вопрос полковник Пяткин.

Такова была воля народа, — ответил Шатилов.
 Гм... воля народа! — проворчал полковник.

— Господину Шатилову просто повезло,— заметил Хохуля,— но следует сказать, господа, будучи помощии-

ком ротмистра Кирьянова, господин Шатилов выполнял свои обязанности по службе безупречно...

— Хорошо, господа, но дело не в этом,— перебил Новаковский. — Нам надо общими усилиями найти выход из положения. Каковы булут мисиня на этот сист?

Шайку большевиков арестовать и отправить под

конвоем в Верный, — предложил казачий полковник.
— А каково ваше мнение? — обратился Новаковский к Хохуле.

— По-моему, от ареста следует воздержаться,— ответил тот после прополжительного разлумыя.

— Почему вы так думаете? — сердито покосился на него Пяткин.

 Не надо забывать случая с господином Кирьяновым,— продолжал Хохуля. — Если мы арестуем большевиков, гнев толиы обратится на наши головы, и тогда нас ностигиет та же участь.

— Пожалуй, господин Хохуля прав,— сказал Новаковский. — Не лучше ли запросить Верный, господина Шкапского и господина Иванова? А ваше мнение, господин Шатилов?

Полковник Пяткин с усмешкой, исподлобья посмотрел на Шатилова. Он никак не мог простить ему недавнюю перасоть.

 Я решительно поддерживаю мнение господина полковника: отка большевиков — Иваницыпа, Меркуна и всю их компанию — надо посадить в каталажку, а потом судить открытым судом как государственных преступников.

Полковник Пяткип откинулся на спипку кресла и с станова объем посмотрел на Шаталова. Хохуля встав с места и стал пространно доказывать невозможность такого шага: большеники уже успели вооружиться, сочувствие большитства наседения полода на их строоне.

 Арестом большевиков мы только погубим самих себя и ничего не добьемся, уверяю вас, господа! — заикаясь и бледнея, взволнованно говорил Хохуля.

К полуночи, после долгих споров, городская дума вынесла решение: повести следствие, готовить обвинительный материал, а начальнику милиции Шатилову установить негласный надэор за большевиками.

Когда заседание думы кончилось, Шатилов, не теряя времени, пошел к Иваницыну на Кузнечную улицу.

В окнах его квартиры он увидел свет, Иваницын не спал и, хотя очень устал, с огромным интересом выслу-

шал Шатилова. Тот, ликуя в душе, рассказывал о всем услышанном на заседании городской думы.

Они боятся нас, — заключил Иваницын. → Это очень хорошо. Завтра испугаются еще бойьше.

Шатилов засмеялся.

 Господам учредиловцам мы испортим встречу Нового года!

Новый год уже наступил,— сказал Иваницын.
 Посмотрите на часы.

Было два часа ночи 1-го января 1918 года.

## ٧ı

После митинга Грибов, очень усталый, но счастливый и гордый успехом, шел домой. По пути он встретия своего нового друга Керимкула. Как выяснилось из беседы, тому все равно куда идти.

Пойдем ко мне в Лебединовку,— пригласил Яков.—

Отдохнем, мать накормит нес.

— Мать... А у меня нет родных,— с грустью произ-

нес Керимкул. - Осталась одна сестра...

Они не спеша шли по Базарной улице, а затем свернули на Ташкентскую. Широкий в плечах, с круглой головой, крению сидящей на короткой, мощкой шее, ридом с Грибовым, человеком невысокого роста. Керимкул вытлядел богатырем. Кривыми потами природного квалерыста оп осторожно ступал, мипул грязь. На широком скуластом лице Керимкула было выражение простоты и добродушия.

 Да, сколько на свете таких батраков, проговорил Яков, безродных, бездомных. Ты говоришь, родителей лишился, я тоже рос сиротой, воспитывался в детском приюте, а совсем недавно, перед войной, нашел свою род-

ную мать.

Нервикул слушал вимательно, а Яков расскававал. Отен Якова, Иван Грибов, приекал в Туркестав на постройку железной лороги. В Чвикенте отеп заболея в умер, когда Яше было всего два месяца. Мать осталась с дятью детьми. Сиротам грозила голодива смерть. Чтобы спаста остальных, мать решила самото маленького отлась в приют. Старший сын паписал на клочке бумата: «Иков Грябов, родился в 1898 году». Мать взяла эту записку, завернула Яшу в пеленки и дтубокой мочью оставила его на крыльце детского приюта. Затем мать связала в узелок свои пожитки, взяла с собой четверых детей и навсегда покинула Чимкент, а Яша остался в приюте. Когда он наччился читать и писать, ниня показала ему за-

писку.

В девять лет Яша, ваяв записку, убежал из пракота. Попал в нилачекий табор. Старый кузнен-цыта ввял его к себе в помощлики. С пытанским табором Яша побывал во всех кракх Туркестана. А памятную записку хранил, мечтая с ее помощью найти своих родных. В ту пору купец Буханцов гарал из Пишпека в Ташкент гурт скота. На ставщим Арысь Буханцов написки в в прастуре гнева убил одного из своих погомициюв. На утро, когда он претразвился и скот надо было перегомять дальше, ему на глаза подверкулся парнишка. Это был Яша из цыганското табора.

— Работать умешь?

 Все могу, дядя, — ответил малыш. Цыгане научили его бойкости.

- Хорошо, - сказал Бухандов, - будешь погонщиком

у меия.

В Ташкенте хозянн продал скот, закупил товаров и отправился в обратный путь, в Пишпек. Яша остался у не-

го в работинках.

В неустанном труде протекла юность Япи. По воскресеньям хозяни отпускал его в город, на базар, и за усердный труд давал пятиадцать копеек на семечки.

В одии из воскресных дией, проходя по мосту через Аламедии, Яша увидел женщину с тележкой. Она никак

не могла вкатить свою тележку на пригорок.

— Тетя, давай я помогу тебе, — подбежал к ней Яша.

Спасибо, сынок.

Тележку, иагружениую редиской и луком, Яша продолжал катить и по ровной дороге.

Теперь я сама повезу,— сказала женщина.

Ничего, тетя, мие тоже на базар.

— інчего, тета, вые поста свозар.

На базаре тележку женщим окружили покупатели.

Яша из простого любопытства не откодил от тележки.

Женщина подозрительно посматривала в сторону Яши.

«Что надо этому париншие? Может быть, жулик?»

На зеленый базар приехала жена заводчика. Барыня была настолько грузия, что из той стороне, где она сидела, казалось, не было рессоры, и фаэтон по ровной дорого шел кособоким горбуном. Она медленно слезла на землю, выбрала у женщины несколько пучков зелени, передала прислуге, но забыла уплатиь деньги. В это время продавщицу отвлекли другие покупатели. Ята все видел.

Когда барыня села в фаэтон, Яша подбежал к ней и,

теребя за платье, громко сказал:

Барыня, барыня! За редиску платить надо...

Что тебе, паршивец? Уходи прочь!

Яша побледнел и, сжимая кулаки, крикнул:

Отдай деньги!

Вокруг стала собираться толпа. Жена заводчика, красная от стыда, раскрыла свой ридикюль и сказала продавщице зелени:

 Мальчишка говорит, что я тебе не заплатила за редиску десять копеек. Может быть, я забыла. Так вот,

получи полтинник.

Она презрительно бросила полтинник женщине, а та заволновалась:

Что вы, барыня, помилуй бог! Получите сдачу.
 Никакой сдачи не нужно. Оставь себе на чай.

Никакой сдачи не нужно. Оставь себе на чай.
 Спаси вас Христос! — обрадовалась женщина, пряча полтинник за пазуху.

Яша бродил по базару, щелкая семечки, и случилось так, что он снова встретил женщину с тележкой, когда та, распродав зелень, купила мешок муки.

Тетя, погоди, я помогу,— подошел к ней Яша.

— Ты опять здесь парень! — удивилась женщина. — Христос с тобой, чего же ты все ходишь за мной? Яша молча взвалил мешок на тележку и ответил:

- Мне тоже в Лебединовку. Нам по пути. Я помогу

тебе, тетка.

- Чго ж, пойдем,— согласилась жевщина и с тревогой осмотрела Япу с головы до ног. По внешности оп был непохож на воришку, и в голубых глазах его — добрая ульбка. Жевщина всю дорогу до Танивентской уляцы мочала, а загем стала осторожно рассправивать
- В Лебединовку, говоришь? А ты чей, парень, будешь?

У Буханцовых, в работниках живу.

 У Буханцовых, вот что! — удивилась она. — Знатные люди. Богатые. А как тебя зовут?

 Фамилия моя Грибов. А зовут Яков. Да что ты, тетка, как будто какой урядник, допрос ведень?

Женшина сразу перестала толкать тележку и, тяжело лыша, тихо прошептала:

Госполи... Вот и старость моя... Устала... Будто це-

лый воз везу... Отлохнем немного.

Они присели в тени карагача, около городского кладбища. Женщина, волнуясь, вглялывалась в лицо Яши

Говоришь Грибов? А ты не врешь, парень?

Какая мне выгола врать? — ответил Яша.

- А отец и мать где живут? спросила женшина. Отца и матери v меня нет. Я вырос в приюте, а потом убежал оттупа:
  - А приют этот самый где находится?

Есть такой город Чимкент.

 Господи, кормилен-батюшка! — всплеснула руками женщина. Она достала из-за пазухи платочек и закрыла им лицо. Яша с изумлением посмотрел на ее трясущиеся плечи: женщина плакала. Яша силел неподвижно и растерянно смотрел вокруг. Прохожие с недоумением посматривали на брошенную среди дороги тележку, плачущую женщину и пария, который молча сидел возле нее.

Женщина пришла в себя, вытерла глаза, высморка-

лась и после полгого молчания промоденла:

- Ну что ж, парень, если взялся, так помоги ине повезти до дома. А я отблагодарю... — Не стоит благонарности.— как варослый, отве-

тил Яппа. Всю остальную часть пути они не разговаривали.

А женщина все время шентала:

 Господи, кормилец-батюшка! Господи, кормилецбатюшка!

Когда они въехали во двор, женщина оставила Яшу у ворот, а сама поспешно вошла в дом.

- Лисей!.. Лисей!.. Ты посмотри, сынок. Ведь я наш-

ла... Яшу нашла!...

- Какого там Яшу? - удивился тот, кого назвали Елисеем. — Мало их нове по городу пляется... Небось. жулик какой-нибуль. Да ты выйди, посмотри сам,— простонала мать.

А я уж не могу, нет моей мочи...

Елисей позвал Яшу в избу, усадил на лавку, полозрительно осмотрел, и начатый матерью опрос продолжался с такой настойчивостью, что Яша рассказал подробно о своей жизни в приюте, о скитаниях по люлям.

И записка у тебя есть? — спросил Елисей.

- Есть и записка. Цела.

- А ну, покажи.

Она дома, у Буханцовых. Я сейчас сбегаю.
 Когда Яща убежал. Елисей сказал матери:

- Мама, теперь и я вижу. Это он, наш Яша.

А мать все повторяла:

— Господи, кормилец-батюшка. Это он... Как на отца похож! И лицо такое круглое, и глаза синие, и нос брусочком и улыбка его... Отеп. вылитый отеп!

Когда Яша принес записку. Елисей осмотрел ее с обенх сторон, проверил лаже на свет и только после этого сказал:

Узнаю почерк. Записку эту написал я, собственноручно.

И потом они все трое сидели рядом на лавке и плякали хорошими, теплыми слезами радости. Это случилось весной того памятного года, когда началась война с Германией. А спустя два года мать снова рассталась со своны младилим, провожвае его в воякносе присутствие, откуда с партней молодых новобранцев Япу отправили в Ташкент.

Со службы Яков вернулся неузнаваемым, возмужавним. Мать любила его, как любит каждая мать своего сына, но ее никогда не оставляло чувство раскаяния

и стыда, что когда-то она покинула его.

Ты не виновата ни в чем, — успокаивал ее Яков. —
 Ты хорошая, добрая мама. Забудь это и не вспоминай больше. Мы выжили и теперь будем строить новую жизнь.

... Деревенский домик матери стоял в глубине усадьбы, ав спорывание тополами тополей и верб. Дворовый пес встретил их громким, явлым лаем. Скрипнула дверь, и на порого домика показалась маленькая, сухонькая старушка. Ола всидеснула рукамия.

 Господи, кормилец-батюшка! Сынок!.. Наконец-то вернулся. А я всю ночь не спала, все о тебе думала.

Яков взял мать за плечи, расцеловал ее морщинистое лицо и весело улыбнулся:

Не бойся, мама. Все у нас в порядке.

— А это кто же с тобой?

— Керимкул, мой друг. Вместе работаем.

Какой парень-то пригожий, заметила мать.
 Заходите, заходите ребята.

Они вошли в дом, сели на широкую лавку, а старуха суетилась у печи и говорила, говорила неутомимо, счастливая, словно помолодевшая: — Устали? Подв, проголодались? А я, сынок, ватрушение с творогом напекла, все тебя ждала. Зачерствели в натрушки, а тебя все нет и нет... Да вот хоропо, как знала, блинов напекла. Сейчас достану вз печи. Ну, топерь, слава богу, дома. А то верь тря для пропло, как вернулся из Ташкента, а дома не ночевал. Я все передумала. В городе такак пдет кутерьма, не приведи богі Людей убивают, тымные назавив на базаре оружием торгуют, пальба вдет, того и гляди, убьют. Господкі Ждали, ждали конца войния, в вот она, война, пришла и в наш край.

— Ничего, мама, не бойся,— ободрял Яша. — Нас много, в одной Лебединовке сотни две наберется, а сколько по другим селам? Вот погляди-ка на Кервикула, лю-

бого казака за пояс заткнет!

 То-то, и я вижу парень-богатырь, да, не приведя бог, пуля не разбирает.

 У нас в народе говорят, — ответил на это Керимкул, — чем умирать лежа в постепи, умри стреляя. Богатые люди хотят нас сделать рабами. Мы будем драться. Старуха вапохнула и побавила:

— Что правла, то правла... Горькая наша доля. Жал-

ко вас, ребята... Скорее бы война кончилась.

Мать достала на печи сковородку, на которой высокой стопкой лежали горячие блины, обильно сдобренные маслом. Яков не знал, что мать ради сыпа истратила последнюю муку и, обрадованный тем, что ему и его другу есть чем полакомиться, вседо потирал руки!

Ну и мать у меня!.. Мастерица!

В комнату вошел старший брат Якова.

 Ну, братец, — сказал Елисей, — теперь мы тебя никуда не пустим.

Он достал с полки четверть виноградного вина.

он достал с полки четверть виноградного вина.

— Из Молдавановки привезли. Для тебя берег. Вот и выпьем. теперь — наш правлник!

Все уселись за стол, и Елисей, поглаживая бока ян-

тарной бутыли, радостно улыбался, глядя на брата.

 Завтра — первое января. Новый год. А что ожидает нас в Новом году? Как полумаещь, годова идет кругом...

— Хорошая жизнь ожидает,— ответия Яков,— а коль умереть доведется, так с музыкой. Выньем, брат. Будем жить!

Все подняли стаканы, и мать дрожащей рукой смахнула слезу, все глядела и не могла наглядеться на своего млапшего сына. Яков и Керимкул с жадностью поглощали блины, а мать, отнив немного вина из стакана, все повторяла:

Кушайте, кушайте, родные мои... В кои-то веки до-

велось нам собраться за одним столом.

После обеда мать приготовила постель. И несколько минут спустя Яков и Кервикул спали мертвым сном. Старуха увела Елисея на кухню, плотно прикрыла дверь и говорила шепотом, чтобы не потревожить сои Якова. Ночью Елисей разбудыл брата.

Вставай, большевик. Новый год наступает, встре-

чать будем.

Яков вскочил с постели, с недоумением оглянулся вокруг. Спросонья он забыл, что находится дома.

Буди своего друга.

— Не надо. Пусть спит, пока сам не проснется,— от-

ветил Яков, — он устал. Двое суток на ногах.

Братья сидели за столом и в таппине ночи вели беседу о проилом, о настоящем, о будущей жизни. Они полюбили друг друга, во были скупы на признавии. Едисей свое добродушие прикрывал грубоватыми шутками. Якоп был весь поглощен событиями последиих дней. Кругой поворот жизни открывал перед ними, как и перед всей страной, новые горязонты. То, что не могло присниться и во сце, теперь становилось явью.

Ровно в полночь братья подняли стаканы и выпили за

вдравие новой России. Утром в лом Грибовых по пути из Ново-Покровки за-

шел Логвиненко.
— Здоровы булы, хлопцы,— крепко пожимая руки

друзьям, сказал Яша и, обращаясь к старухе, добавил:-

С Новым годом, мамаша, с новым счастьем.
— Спасибо, сынок! Спаси тебя Христос,— ответила

— Пойдемте, нам пора,— сказал Логвиненко. — До свиданъя, мамаша. Заходите к нам в гости.

Мать провожала сына взглядом, полным любви и тревоги. Яков. не глядя на мать. только сказал:

... - К вечеру вернусь, мама.

Друзья шли в город, и по дороге Логвиненко возбужденно рассказывал:

— Эх, Яша. Вчера я встретил в парке одну дивчину! Очи голубые, косы черпые, улыбка такая лукавая, как у цыганки. Нигде не видал краше. И знаешь, что говорила дивчина? Она хотела сказать... и ничего не сказала. Знаешь, гле она живет? В Лунгановке, рядом с казармой. Завтра перейду жить в казарму. Каждый вечер булу ходить мимо ее хаты... Ах, какая пивчина! И Яша запел:

О знаты, знаты в кого е дочки — Стоптаны стежечки через салочки.

Грибов улыбнулся, пумая о чем-то своем. А Логвиненко, воодушевляясь, нел все громче, вспугивая тишину пустынной улицы села. Так, под песню о лукавой дивчине, они шли в горол. А им навстречу шел новый восемналпатый гол.

Здание Совдена в этот день не могло вместить всех пришедших на выборы. Народ толпился во дворе и на улице. Никогла злесь не было так оживленно.

Собрание открыл эсер Кудряшов.

 Граждане! — обратился он к собравшимся. — Сеголня нам предстоит решить один вопрос: выбрать предселателя и членов Совдена.

Нагибин, полойдя к своим молодым друзьям Грибову

и Логвиненко, сказал:

- Ну. братцы, будет схватка, Буржуйские подпевалы повылезли из нов. Глядите, даже урядник приволокся! Чего им тут надо?
- Митинговать хотят, заметилГрибов. Что ж. поговорим! — Что разговаривать? — возмутился Логвиненко. —
- Гнать их в шею.
- Правильно.— поддержали его из толпы. Где они вчера были? Мы сказали свое слово.

Первым в прениях выступил урядник Елизаров. Он, как и прежде, доказывал, что у власти должны стоять только образованные люди.

Урядника сменил господин в драповом пальто — инженер Карлыханов. Он не спеша снял каракулевую шапку, протер носовым клатком пенсие и веско, подчерживая каждое слово, заявил:

 Господа! Со времен Рюрика за тысячелетнюю историю России мы не знаем такого случая, когда бы страной управлял плебей, непросвещенный человек из низ-ших слоев общества. В России совершилась революция, Менархвя пала. И теперь, в наш век прогресса, ученые жюди должны стоять во главе государства. Так домино быть и в пашем уезде. На пост председателя домино избрать образованиюто человека, знающего законы, правила гуманноств.

Правильно! — рявкнул урядник Елизаров. — Об-

разованный человек все могёт!

— Революцию делали не инженеры, — громко сказал Иваницын. — Ее совершили рабочие и крестьяне. Они и должны быть в Советах.

Гул одобрения прокатился по залу. Раздались возгласы:

Довольно!

- Хватит!

Слыхали мы этих ораторов!

Граждане, — нервно звеня колокольчиком, надрывался председатель собрания, — выставляйте кандидатов!
 Инженера Каллыханова — коркиул Елизаров.

Инженера Карлыханова, — крикиул Елизаров.
 Полой!

— долон: — Не наш! Не надо таких!

Господа, я снимаю свою кандидатуру, торопливо сказал Карлыханов.

И правильно делаешь! — крикиули из толпы.

Елизарова! — крикнул какой-то чиновник.

— He nam!

 Долой урядников! Хватит, поездили они на шее народа.
 Елизаров гневно посмотрел вокруг, но убедившись,

что рассчитывать на поддержку — безнадежное дело, также сиял свою кандидатуру.

Кудряшов, выждав удобную минуту, сказал:

— Граждане, от партии социалистов-революционеров, которая стоит на ващите крестьянства, я предлагаю какдидатуру Павла Благодаренко. Он уже работал в Совете депутатов и надежды выборщиков оправдал. Он верой и правдой будет служить народу.

- Наступило минутное вамещательство.

— Кто такой Благодаренко? — громко спросил Нагибин

. — Покажите нам его,— поддержал Логвинеико. Иваницын и Меркун переглянулись.

— А вот он стоит перед вами,— ответил Кудряшов,— Товариц Благодаренко, покажись публике.

Из толпы вышел плотный мужчина в солдатской ши-

нели. Он стоял перед собравшимися, поворачиваясь из стопоны в сторону, несмело улыбаясь, словно хотел сказать: «Hv. смотрите, вот я какой, самый простой, крестьянский...»

Булто полхолящий?

Знаем таких полхолящих. Саловский кулак.

Сам ты кулак.

Снова полнялся шум. И снова Кулрящов звонил в колокольчик призывая к порялку.

Тогда к столу президнума вышел Меркун. Все насто-

пожились.

 Госпола хорошие. — сказал он. обращаясь к чиновникам. - Напрасно вы пришли сюда и подняли шум. Не выйлет! Ваша песенка спета. В Совет соллатских, рабочих и крестьянских депутатов мы изберем рабочих и крестьян. А вы, буржуйская интеллигенция, тут ни при чем. Вам нет места в Совете. Председателем Совдена булет простой человек из народа.

Кого вы предлагаете? — спросил Кудрящов.

Только не тебя! — пол общий смех крикнули из

 Дело не во мне. — вснылил Кудрящов. — Я отстаиваю интересы партии социалистов-революционеров и убежден, что она имеет законное право на место в Совдене. Кроме товарища Благодаренко в Совет надо избрать и местных националов. Я предлагаю кандидатуру Мумувы Молоды.

Предложение Кудряшова дружно поддержали десятки голосов. Эсеры подготовились к выборам и снова хотели стать госполами положения. Меллить было нельзя. Слово попросил Иваницын.

— Мы, большевики, — заявил он, — согласны на вместную работу в Совете с представителями партии социалистов-революционеров, но при одном условии... Какое ваше условие? — спросил Кудряшов.

Рабочий класс, — продолжал Иваницын, — ведущая

сила в революции, поэтому председателем Совлена полжен быть представитель рабочего класса. Мы не возражаем, если ваш представитель будет товарищем председателя.

Эсеры встретили слова Иваницына неголующими криками. Сторонники большевиков выступили против эсеров. После долгих, шумных споров, когда Совет был избран и на пост председателя прошел Григорий Швец, Иваницын отозвал его в сторону и сказал:

 Поздравляю с избранием и прошу запомнить наш наказ. Не подведешь, не сдрейфишь?

— Hy, что ты, Алексей Ларионыч,— волнуясь, ответил

Швец, — второй год ты меня знаешь.

 Смотри. В народе говорят: человека узнать — падо с ним пуд соли съесть. А мы с тобой пуда еще не съели.

Весть об избрании председателем Совдена представителя от партии большевиков быстро облетела весь город и повергла в уныние членов городской думы. Теперь

они поняли, что у власти им не удержаться.

Полковник Пяткин после заседания думы и новогодного положи встал позднее обычного. Голова болела, руки и ноги тряслись. Холодана вода несколько освежила. Но самой сильной встряской, однако, оказалось появление оплинариа.

Госполин полковник. — положил он. — Вас просят

явиться в Совдеп.

— Что-о? Кто просит? Совден? Кто таков? Как его зовут? Не знаю Совдена. А, черт! — закричал старик. —

Пошел вон! Совдец!

Но, пораздумав, полковник пришел к выводу — придется илти. И. неторопливо одевшись, вышел на улицу.

Охрану здания Совдена несла народная дружина. Котод полновная проходил мамо красногварлейцев, она не отдали ему чести и смотрели куда-то в сторону. Пяткия, угромо насупив брови, раздраженно толкиул дверь и вопрел.

За столом председателя сидели трое. Первого из них — Григория Швеца — полковник знал. Он видел его не раз за писарским столом в управлении вовиского начальника. «Какая вроння судьбы! — мелькнуло в голове полковника, есларат вравной шинели, чернильная душа, и вдруг — председатель Солдена Пичшека и уезда!.» Двое других Пяткниу не были знакомы. Один из них русский, по виду из мастеровых, другой — киргиз. Это были Иваницын и Керимкул. Павла Благодаренко, избранного товарищем председателя, не был.

Полковник прошел к столу и, пронически усмехнув-

шись, спросил:

Чем могу служить, господа?
Садитесь, — предложил Швец.

— Спасибо, — ответил полковник и присел на стул.

- Доводим до вашего сведения, господин полков-

ник, - начал Швец, - с сего числа, 1 января 1918 года. власть в городе Пишпеке и уезде переходит в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Отлично, госпола, — ответил полковник блепнея. —

но какое это имеет ко мне отношение?

 Прямое отношение как к начальнику гарнизона. заявил Иваницын. — По воле народа, выраженной вчера на митинге, мы создали народную дружину в пятьсот человек. Ее надо обмундировать и вооружить.

Полковник после минутного замещательства ответил: В руках вашей дружины оружие караvльной роты

и конвойной команды.

Этого мало. — сказал Иваницын.

 Насколько мне известно. — возразил Пяткин, взглянув искоса в сторону Керимкула, - в Пишпеке и в уезде высшим органом власти является Комитет общественной безопасности...

Керимкул, сурово сдвинув брови и отчетливо выгова-

ривая слова по-русски, спросил:

Господин полковник не признает народной власти?

Пяткин замялся. Господа... Я подчиняюсь областному казачьему

кругу в городе Верном и могу принимать решение только по приказу области. Вы подчиняетесь области, — возразил Иваницыи. а мы подчиняемся краевому центру — Ташкенту — и вы-

полняем его волю. Кто же обладает высшей властью в Туркестане: Верный или Ташкент?

Пяткин смутился и с нескрываемой ненавистью посмотрел на Иваницына. Тот улыбнулся.

 Скажите, господин полковник, — спросил Швец, — Признаете ли вы Совден высшим органом власти в уезпе и подчиняетесь ли его распоряжениям?

Совден?.. — снова замялся Пяткин. — Совден...

Признаю. Но насчет оружия запрошу область. Мы предлагаем немедленно вооружить наролную

дружину. — заявил Иваницын.

 Господа, у нас пока существует законная власть. Ваше предложение я считаю нужным довести до сведения городской думы и Комитета общественной безопасности.

Пяткин встал, трясущимися руками застегнул шинель

и быстро вышел из кабинета.

 Старый пес монархии! — возмутился Иванипын. — Он, как видно, не пойдет на уступки. Тысячу раз прав Лении: капиталисты без боя не уступят власти. Мы должны взять ее силой.

 Но что делать, когда сила на стороне Пяткина? спросил Швец.

Иваницын круто повернулся к Швецу, сказал:

— Her! Не у Пяткина сила, а у нас. Мы сильнее ere!
— Мы сильны поддержкой народа, но оружие в руках

у врагов, — снова заговорил Швец.

— Надо выбить это оружие из их рук! — гневно отчесния и маминим.

В кабинет вошел Шатилов.

 Председателя и членов Совдена вызывают на заседание городской думы, — сказал он.

— Так, уямбнулся Иваницын. — Вызывают! Значит, начнутся переговоры. Что ж., хорошо. Пока военная сила

на их стороне, переговоры нам выгодны. Пойдем!

Керимкулу поручили немедленно выехать в киргизские урочища проводить работу среди местного населения. Грибова вместе с Нагибным и Логвиненко направили к солдатам и казакам Пишпекского гариназона.

В городской думе за столом, накрытым зеленым сукном, на стульях с высокими резными синками сидели городской голова Васплыев, председатель Комитета общественной безопасности Новаковский, председатель «Совета Союзов» Хохуля в полковики Питкин.

Поодаль от стола на простых венских стульку ваменась городская знать: монаружет Куденикин, судья Барсуков, черносотенен Сидоров, меньшевик доктор Далков, свонист антекарь Квейтман, дунганский купец-хаджи, побывавший в Мекке, Люлюза Матанью и другие.

лм, поомаевшая в искас, выможе матально в лучие. Когда в зал вошен начальник городской мелиция ИІвтилов и доложил, что члены большевисткого Севдена скоро прибудут, вос переглянулись и зашентались: Шатилов отощед в сторому и скромно уселся на венский стул.

Новаковский встал и, жестом призывая соблюдать ти-

шину, сказал:

— Господа, мы переживаем самый тяжелый момент в история. После отказа царя от престола, в России установились свободные демократические порядки. Народу предстояло избрать своих представителей в органы государственного управления, но господу богу было угодно послать новое стращное бедствие на наше отечество. Из германия, от кайзера Вильгельма, в запломбированном вагоне прибыл в Россию немецкай атект, атаман разбойничьей шайки большевиков Ленин и при помощи всяких преступных элементов, по которым плачет Сибирь,— да, да, плачет Сибирь!— этот самый Ленин насильно захватил в свои руки власть в Петрограде и в Москве. На днях мы стали свидетелями подобного печального события и у нас в Пиппеке. Как вы все знаете, кучка крикунов и гордохватов, а среди них каторжании, некий Иваницыи. объявили. что власть в Пишпеке и в уезде переходит в их руки. Сегодня они вызвали к себе начальника гарнизона госполина полковника Пяткина и нагло потребовали выдать оружие их преступной банде, которую они именуют народной дружиной...

 Это возмутительно! — крикнул сулья Барсуков. Разбойников напо посалить в тюрьму. — сказал

Матанкю — А что вы думаете? — заволновался Квейтман. — Они могут всех нас прикончить, как господина Кирьянова!

— Арестовать, подлецов, — заключил Пяткин, — я давно настаиваю на этом. В противном случае я пущу в ход

вверенную мне вооруженную силу. Госполин полковник.— остановил его Васильев.—

власть в городе пока еще находится в руках городской думы. Прошу минутку терпения. Новаковский пролоджал:

— На прошлом заселании мы решили: от ареста большевиков воздержаться и установить за ними негласный надзор. Это решение, я думаю, мы отменять не будем. В противном случае, как здесь сказал госполин Квейтман. всех нас ожидает участь господина Кирьянова. Господа, надо смотреть правде в глаза. Эти наглые узурпаторы и насильники привлекли на свою сторону сочувствие и полдержку народа. Стало быть, до поры до времени мы должны пойти на уступки и временно согласиться на двоевластие. А в подходящий момент, когда народ успокоится, обезглавим эту шайку. Сегодня мы должны добиться пока одного — не дать оружия в их руки.

Полковник Пяткин все время, пока говорил Новаковский, барабанил сухими пальцами по зеленому сукну, веки его глаз полергивались от нервного тика. Он первым

попросил слова.

— Госпола! — сказал он вставая. — Чепуха! Вздор! Никакого двоевластия! Оружие в наших руках. Надо действовать смело и решительно, пока эта большевистская зараза не распространилась по всему Семиречью. В Вер-

ном у власти законные представители. У нас есть надежная опора — славное семиреченское казачество, которое уже показало свои боевые качества в подавлении киргизского бунта. Я предлагаю немедленно, сегодня же, сию минуту, как только войдут эти прохвосты сюда, всех их арестовать и посадить в тюрьму. А город объявить на во-. е. енном положении.

 Вы предлагаете начать гражданскую войну? Кровопролитие? - спросил его доктор Дацков.

— Да, я стою за военную диктатуру, если хотите, за войну.

После реплики меньшевика Дацкова, все ожидали. что он попросит слова, но поктор, в нелоумении пожав плечами, снова сел и рассеянно стал смотреть в потолок. Господин председатель. — объявил Шатилов. — чле-

ны большевистского Совдена в приемной.

Просите их сюда, — сказал Новаковский и уселся

в кресло, потирая сухие руки.

Когда распахнулась дверь и вошли Иваницын, Швец и Меркун, все присутствующие в зале следили за ними взглядами, пока они не уселись на свободные стулья.

— Мы вызвали вас на заседание городской думы с единственной целью, - заявил Новаковский, - избежать кровопролития и положить конец беспорядкам в городе, которые возникли по вашей вине. После гнусного самосуда над начальником милиции Кирьяновым в городе нарушено мирное и спокойное течение жизни.

 Господин Новаковский, — возразил Иваницын, — вы обратились не в тот адрес. Мы, большевики, - противники самосуда. Первым начал сам Кирьянов убив солдата, за

это он и поплатился жизнью.

— А вы, господин мастеровой, этому случаю рады? съехидничал Пяткин. - Скорее бы свергнуть законную власть...

- Покажите мне закон, где записано, что временные правители должны стоять у власти? — спросил в свою очередь Иваницын. — Ваше время кончилось. Настала новая эра.
  - Чепуха! Вздор! крикнул Пяткин. Мы законная власть!
- Вы председатель Совдена? спросил Новаковский: v Швепа.

Да, я председатель Совдена.

- Скажите, на каком основании вы потребовали у на-

чальника гарнизона выдать вам оружие? Разве вам неизвестно, что в городе существует законная власть в лице Комитета общественной безопасности?

 Мы выполняем волю народа, который провозгласил власть Советов в Пинпеке и в уезде, — ответил Швец.
 Какого народа? — вспылил Пяткин. — Проходим-

цев и жуликов!

Городской голова снова остановил полковника. Новажовский как можно более спокойно начал развивать свою мысль о двоевластии.

 Граждане из Совдена, мы предлагаем вам компромисс, своего рода двухналатную систему: у власти в уезде становится Комитет общественной безопасности и Совет вапих лепутатов.

Вздор! Ерунда! — вспылил Пяткин. — Два медве-

дя не живут в одной берлоге.

- дя не жавут в однов сероле.
   Господин Пяткин,— усмехнулся Иваницын,— если вы себя считаете медведем, а Пишпек берлогой, тогда нам с вами говорить не о чем, на медведя ходят с рогатиной.
- Вы мне бросаете вызов? Вы? вскипел полковник.
   Отлично! Я принимаю!

Пяткин встал, порываясь выйти из-за стола и поки-

нуть заседание. Новаковский удержал его.

Господа, мы должны найти пути к соглашению.
 Этого требует наше положение. В городе беспорядки. Мы котим знать мнение большевиков... Если они согласны на совместную работу, мы охотно пойдем навстречу.

Иваницын задумался. «Предлагают двоевластие. Полковник Пяткин... Казаки... Надо как можно больше затянуть время... Говорить, говорить... Время работает на нас».

 Алексей Ларионыч, прошентал Меркун, кота в мешке нам суют... Не верь этим чинушам. Это подвох.

 Погоди, друг, в борьбе с врагом надо использовать все методы. Пока у нас с тобой одно оружие — наше слово. Будем сражаться, — тихо прошептал Иваницын Меркуну, а громко, чтобы слышали все, он сказал:

 Вы предлагаете двоевластие? Надо подумать. Мы посоветуемся между собой, поговорим с представителями партии социалистов-революционеров Благодаренко и Мо-

лодой и завтра дадим свой ответ.

 Никаких завтра, — возразил Новаковский, — с господами Молодой и Благодаренко мы договоримся всегда. Нас интересует ваше решение.  Хорошо, — согласялся Иваницыи, — я могу подробно и обстоительно взложить свою точку эрепия на этот счет. Но прошу назвивить, это будет только моя личная точка эрепия, которая может оказаться необязательной для напией организации в нелом.

— Позвольте, — перебил его Новаковский, — насколько нам известно, вы являетесь лидером партип большевиков. А у вас, видимо, существует дисциплина, и слово вожака имеет вес... Мы охотно выслуппаем вашу точку

зрения. Прошу.

Иваницый встал, подощел ближе к столу, подумал, с минуту и, пробдясь взад и вперед по компате, ровным, спокойным голосом пачал рассказ о всех ярких событиях в живан России за последние годы, о сложных путях партийной борьбы, о бедственном положении парода, в какое ввергли его царь и царские сатрапы, затеяв кровопролятную войну.

Вы лекцию не читайте! — проворчал Пяткия. —

Это пропаганда. - Говорите по существу.

Пятинна вновь остановили. Иваницыи продолжал. Говорил оп долго, словами плел хитрую сеть вокруг тех вопросов, которые следовало решить. И всякий раз, когда казалось, что оп блязок к решению, Иваницыи пачинал развивать свою мысль с пачала. Полковик Пяткин влобно поводил глазами, шевелил усами, жум безаубым ртом, и в педоумения все время бормогал: «Чепуха! Вадор! Не попимаю, пичего не понимаю! Узурпаторы, черт вас возами!»

Зассдание затянулось далеко за полночь. К утру, когд после закриж споров все были настолько утомнени, что уже потеряли способность активно действовать и полковник Пяткин уже с трудом подпимал сымкающиеся веки, иваницын, после краткого совещания с меркупом и Швецом, ядруг заявял, что он согласия на предложение Моваковского дать не омжет и что на этот счет надо через Ташкент запросить центральную власть в Петроговаде.

Такое неопределенное положение длилось несколько дней. А тем временем большевистские агитаторы веля беседы с народом В Пиппенее и селах уезда, призымая и свержению власти временного правительства. Грябов проводил работу среди казаков. Его речи пали на подтотовленную почну. Значительная часть казаков покичла каснитую почну. Значительная часть казаков покичла ка-

зарму.

Никакая сила уже не могла остановить процесса различения. Казаки продавали казенные вели, оружие, групнями и в одиночку расходились по домам. Полковник Пяткин, тщетно ожидая директив из области, бесновался на зассданиях городской думы, во время поверок в казарме угрожал суровыми карами оставинимся казакам, путал их арестом, тюрьмой, расстрелом. Но его уже инкто не боллел. Все более убеждаясь в своем бессилии, Пяткин уходил к себе и в компании с предавильни ему людьми предавался цвянству и картежной пре.

В одну из ночей к дому купца Лутина — штаб-квартире казачьего полка — тихо подошел отряд красногвардей-

цев. В окнах второго этажа горел свет.

Отряд оценил дом. Бесшумно сняли часовых. Нагибин тихо открыл дверцу, вырезанную в двухстворчатых тесовых воротах, следом за ним красногвардейцы проник-

ли во двор.

Наружная дверь дома была незаперта. В полумраке Нагибин увидел лестинцу, ведущую на второй стаж. Лестинца была круга и узка. Подивматься по пей можно было только по одному. Это осложивлю задачу. Но раздумывать не приходилось. Подав сигнал. Нагибин первым взбежал по ступевыма и, шйроко распахнув дверь, ворвалств в комнату.

Подняв наган, он крикнул:

Руки вверх!

Офицеры вскочили со своих мест, побросав на стол карты. Кое-кто из офицеров скватился за оружие, но было поздно. За спиной Нагибина показались штыки красногвардейцев.

Полковник Пяткин выронил карты и встал. Медленно подняв дрожащие руки, испуганно следил за дулом на-

гана.

Офицеры — есаулы, хорунжие последовали примеру начальника. Только один из них успед выскочить на бал-

кон и, бросившись вниз, разбился о камни.

Мертвенно бледный Пяткин молча следил за происходящим. В напряженной ташине Нагибин медленно прошел к столу, с презрением посмотрел на пачки керенок и разбросанные в беспорядке карты.

Проиградись, господа офицеры, в пух и прах. Где

ваше оружие? Выкладывайте!

В группе красногвардейцев Пяткин узнал оратора, выступавшего на митинге в казарме. На круглом и совсем еще юном лице Грибова сияла гордость побелителя. Не скрывая своего торжества. Грибов сказал:

Полковник, подпишите вот эту бумагу!

 Что это!—брезгливо спросил Пяткин опуская руки. — Приказ казакам слать оружие, а самим илти по

помам.

Оправившись от растерянности, полковник медленно рассматривал бумагу, придумывая выход из положения. Позвольте, с кем я имею честь говорить? — обра-

тился он к Грибову.

С представителем уездной власти.

 Областной казачий круг, которому я подчиняюсь... - Молчать! С этой минуты вы полчиняетесь мне. В противном случае я буду действовать по всей строгости революционных законов.

Один из офицеров, стоящих у края стола, пошевелил правой рукой. Заметив это движение, красногвардеен Калыр Маметов повелительно крикнул:

— Стой, собака! Красный командир приказал — выполняй. Не будешь — стредяем!

Пяткин вздрогиул, взял дрожащей рукой цветной ка-

рандаш. Руки и ноги онемеди. С большим трудом он вывел свою поливсь. Аккуратно сложив подписанный подковником приказ.

Грибов сказал, не скрывая улыбки:

— Ну, а теперь покойной ночи, господа! Можете продолжать игру. Из дома не выходить. Вы находитесь под помашним арестом. Поставив часовых вокруг дома. Нагибин и Грибов

с остальными красногвардейнами вернулись в Совден.

На следующий день базар и кабаки заполнились каза-ками. Они пили водку, вино, самогон, пели буйные казачьи песни, а затем по Верненскому тракту через реку Чу ехали за Курдай, в свои станицы. Военная опора реакции перестала существовать. Вслед за казаками бежали из города председатель Комитета общественной безопасности Новаковский и члены городской думы.

Совет депутатов взял в свои руки всю власть в уезде. Иваницын сидел за столом, озабоченный одной думой — как бы скорей оказать помощь голодающим киргизам. В эти дни в город со всех сторон прибывали беженцы; они возвращались из Китая, потеряв на пути скот все свое богатство. По базарной площани и по улицам города бродили голодные старики, женщины, дети,

В Совреп один за другим шля люди, каждый со своями нетложными просьбами. Одним из первых пришел Глебов, инженер Васильевской взыскательской партии. Иваницыи хорошо внал его с первых дней работы в Пипнеке и, как только Глебов открыл дверь кабинета, Алексей Илларионович встал ему навстречу, крепко пожал руку.

— Вы, наверво, поминте нашу первую беседу в Молдавановке, — сказал Глебов, — вот я и пришел с предложевием своих услуг. Еще в годы студенчества я горячо сочувствовал демократическому движению, а теперь вижу и твердо убежден: все честные сыым России доликым щити в югу с революцией. Не думайте, Алексей Илларионович, что это ради красного слоща... Возмите меня на службу. Буру, служить народу верой и правдой.

Хорошее решение, приветливо ульбиулся в ответ Иваницыи.
 Работы — непочатый край. Где бы вы

котели работать?

 Хотелось бы по своей специальности, ответил Глебов. — Начальник Чупра сбежал, работа изыскательской партии остановилась. Вот и и хотел приложить свои усилия на этом поприще.

Иваницыи задумался. В дни, когда требовалось принять срочные меры по устройству голодающих беженщев и когда нужно было готовиться к весие, чтобы ие оставить землю незасеянной, было не до строительных работ.

Глебов терпеливо ждал. Он заметно волновался.

— Изыскательские работы по орошению Чуйской долины — дело необходимое, — начал Иваницыи. — В будущем мы разверием строительство оросительной сети, но сейчас нам ме до того.

— Жаль, очень жаль,— вздохнул Глебов. — Я полагал, что человек принесет иаибольшую пользу там, где может проявить свои способности.

Для вас могу предложить подходящую работу.

— Именио?

 В земельном отделе. К весие готовимся. Ведь теперь главное, чтобы изрод с хлебом был. Вам поручим все дела по водопользованию. Это родственная вашей специальности работа. Согласны?

«Водопользование... Мирабы... арык-аксакалы,— подумал Глебов, — Что ж, чем сидеть без дела, пойду хоть мирабом».

 Согласен, — решительно заявил Глебов. — Киргизы говорят: «Чем без дела стоять, лучше бесплатно работать».

— Вот и хорошо, — обрадовался Иваницын, — а каналы и плотины мы булем строить. Построим дайте только срок.

Глебов откланялся и вышел.

В кабинет вошел Керимкул.

- Интеллигенция к нам на службу идет, - сказал Иваницын. — вчера врач Яковлев, сеголия инженер Глебов. А что у тебя. Керимкул? Почему такой хмурый?

 На базаре поймали вора, — ответил Керимкул. → Кто булет супить? Гле супья?

- Еще одна забота, надо свой сул создавать. Гле

Швец? — спросил Иваницын.

— Идет сюда.

— Вот хорошо. Мы поговорились с ним привлечь, как старого специалиста, наролного сулью Барсукова. Едва вошел Швец, Иваницын обратился к нему:

— Был у Барсукова? Он пал согласие?

- Отказался наотрез. Он положил перело мной свол парских законов и сказал: «По этим законам и пваппать лет судил, по ним и судить буду. Других законов не знаю и знать не хочу».

 Вилали, какой законник! — возмутился Иваницын. — Это можно было предвидеть. Горбатого одна могила исправит. Я помию, с какой злобой он встретил нас в тот вечер в горолской луме... Ну, что же, создалим свой, революционный трибунал! И первым посадим на скамью полеулимых самого сулью Барсукова, как алостного саботажника.

Правильно, Алексей,— сказал Керимкул.— сунить

Бурсукова! Царский чиновник.

Все уселись за стол, и Алексей Илларионович снова вернулся к той мысли, которая его занимала весь день.

- Положение, вы знаете, крайне тяжелое, - сказал он, - и, если с первых шагов не решить главного, мы потеряем поверие народа. А главное сегодня — накормить голодных: киргизская беднота голодает, у русских кулаков есть хлеб. Но кулаки мстят киргизам за восстание и хлеба добром не дадут. Что делать? Если мы не решим этого сегодня же, стало быть, плохие мы слуги народа, Как думаешь, Георгий Иванович?

Швец пожал плечами. Керимкул с волнением слушал Иваницына и думал про себя: «Какой добрый человек Алексей. Буду в анле, всем расскажу. Друг, большой друг».

— Вот мое решение, товарищи, — сказал Иваницыи, и полагаю, что вного не придумаение: в магазинах пиппекских купцов есть мануфактура, на заворе Путасова спрт. Реквизируем эти товары, выменяем на них хлеб, накольчи годотных.

Правильно, Алексей! — воскликнул Керимкул,
 удивленный тем, как это раньше никто не мог найти та-

кого простого выхода.

 Григорий Иванович, — обратился Иваницын к Швецу, — пиши распоряжение о реквизиции. Товары явдяются достоянием народа, и мы возвращаем его народу. Иного выхола нет. Сама жизнь этого требует.

Весть об установлении Советской власти в Пишпеке быстро облегела села и авлы уезда. В городе были созланы питательные пункты для голопающих бежениев.

Пастухи и белняки первыми приехали в Пиппек.

К зданию Совдена подъехала группа всадников. Оставив коней у коновизи, они вошли в дом. Впередийся аксакал в желгом дубленом тулупе, общитом по бортам серым сатином. Подойди к столу председателя, он прижал руки к сердцу, затем обемми руками горячо пожал руки Иваницина, Меркуна, Керимкула.

Аксакал заговорил по-киргизски и все, стоя, почти-

тельно слушали его взволнованную речь.

— О чём говорит аксакал? — спросил Иваницыи.
— Он говорит, объясини Кервикул, — на востоке взопла звезда, вый е — Лении. Она ярче и прекраснее всех звезд на небе... Киргиям голодали — Ленин дал им жеман, кирги-зов угнетали — Ленин дал им свободу. Аксакал говорит что на их шее с сиди злобый в раг новой власти — манап Сатарбен. И бединки просит Советскую власть взять их под свою защиту. В знак любви и благодарности они собрали и принесан в подарок Советской власти три шубы, два чапала, копму, пать баранов. Дети их полана в кнамл-аскеры, в красные солдаты. Пусть зото подарок порадует вонюя, оли защищают нашу Советскую власть. Пусть зото подарок предует вонюя, оли защищают нашу Советскую власть. Пусть зото мижет мудрый Лении.

Выслушав ответную речь Иваницына, переведенную Керимкулом, радостные и счастливые шалтинцы сели на своих коней и шумной ватагой отправились в обратный

путь.

Страна поднебесных гор и стремительных рек — Джетысу... Семиречье — земля обетованная. «Кто пил воду наших рек. тот обратно сюда вернется», — говорят киргизы.

Семпречье... Я пил воду твоих рек и полюбил тебя, как любит сын свою родину-мать. Могу ли я жить и не писать правду о тебе, могу ли я быть счастливым и не

петь славу о тебе, народ мой, отчизна моя?

Были миоче временщики, владевшие землями Семпречья и всеми его благами, по земля и народ жили и будут жить вечно. Семы народов посезились на этой земле и говорят на семи реазных дамках, а у всех одна родна. Так семь рем этой страны ромдаются из горных потоков Джувгарского Ала-Тау — и величавая Или, и шумный Каратал, и неугомонная Лепса, и бурные Баскаи и Сарканд, — и все отй сливаются в одно море — в Балхаш... Благословенна земля плодоносных долин, будь счастили варод, живжущий на берегах Семиречья?

Через страну Семи рек проходили мяютие кочевые племена. Из века в век славилась Джетысу — родипа древнего народа, гостеприниного и трудолюбивого, веселого на пирах и забавах, терпеливого в суровых испытаниях, справедливого и мудрого в жизви, стойкого и

мужественного в ратных делах.

Горы и долины Тянь-Шаня видели многих пришельцев. Исконные жители этого края казахи и киргизы испытали притесмения и гнет разных завоевателей, сменивших друг друга на протяжении веков. Здесь по-

бывали и гунны, и калмыки, и тюрки, и монголы.

Около тменчи лет тому назад земля Джетьму вошла в состав обширного кочевого государства каражанидов. В Чуйской долине возник миоголюдный город Валасат уч — столица государства каражанидов. Были в ту пору в Семиречье, созданные трудом мастеров, краспыват города. В долинах рей люди строили кавалы, выводили воду на поля, выращивыли сады. И Баласагуя, и Тараа, и многие другие» города отправляли свои караваны и в Китай, и Мидио, и В делекую Русь.

Но вот по страве Джетьсу, как черная смерть, как чума, прошли орды Чингисхана. Прошин ом через Джунгарские Ворота и захватыли страну Семи рек, разрушили каналы, вырубата сады, сравияли с землеторода, и дветущую страну, возделавизую с любовью

многими поколениями трудолюбивых земледельцев, превратыли в пустыню, а покинутые людьми поля поросли травой, сорняком, чертополохом и стали пастбищем для скота.

Так шли века.

В начале прошлого века казахи жили под властью султанов, кочевали по степям и пустыням, а киргизы попали под власть кокапиского ханства.

Миого раз восставали киргизы против конаидских деситога, но восста раз териели поражение. Киртизъские илемена раздарались междоусобимым войнами манапов, предводителей родов. Пила постоянная раздара между квазасскими и киргизъснеми родами. Так, один из ярых квазасских квазасских съста в предводителения раздари поход на киргизъскую землю. Около города Токмака од переправилел со свои войском через реку Чу, но, окружевный киргизским войском, погиб в бесславном совленный киргизским войском, погиб в бесславном совленный киргизским войском, погиб в бесславном совленных погиб в бесславном совленных предведения погиб в бесславном совленных погиб в бесславном совленных погиб в бесславном совленных погиб в между погиб в погиб в фесславном совленных погиб в погиб в

За 'тябель Кенесары Касымова казахские султавы гровальнсь кегребить вое племена киргизов, захватить пастбища и скот. С юга киргизов притесиям поборами кокандский хан. Казалось междоусобным войнам ве будет конца. Но вот во второй половине прошлого века казахи и киргизы приссединились к России. В история смиреных и наступили повые времена. Вместо разрушеных городов древности в Семиречье возвикли русские города— Нервый, Пишпек, Пряжевальск, Джаркенкт, Лепсинск, Копал. Так, у истоков семи рек рождалась друм-ба русских с казахами и киргизами.

Разрушенные монгольскими насильниками старые

города вставали из пепла, новые выросли в долинах сады, вновь изведала земля Семиречья труд земледельца. Стало намечаться сближение межлу русским и кир-

Стало измечаться сближение между русским и киргизским народами.

В 1853 году глава рода Сарыбагыш — Ормон, а два года спустя глава другого киргизского рода Бугу — Боромбай вместе со своими родами привяли русское поддавство. Так началось мириее присоединение Киргизми к России. Киргизм Чуйской долины и долины Иссык-Кулл вместе с русскими отрядами брали кокандские крепости Пиппек и Токмак, вместе начинали строить мовую живль.

Летом 1862 года кокандский наместник Пишпека Рахматулла приехал к манапу Байтыку, На берегу АлаАрчи для знатного гостя была ноставлена богато убранная юрта. Байтык приказал своему джигиту Дулат Батыру для предстоящего тоя отобрать из отары самых лучших баранов. Дулат Батыр взял на номощь молодого

раба Кадыра, и они выехали на пастбище.

Дулат Батыр — недаром прозвали его батыром — не раз был победителем на состязаниях в куреше и в кокпаре, мог разогнуть подкову, остановить коня на скаку, а сам, как и многие бедняки его рода, оставался рабом манапа Байтыка. Среди других рабов Дулат выделял Кадыра, с которым у него завязалась дружба.

По дороге на пастбище Дулат Батыр, смерив взгля-

дом своего молодого друга, спросил:

- Знаешь ли ты, какой гость приехал в наше урочише?

Не знаю.

- Вижу, что ничего не знаешь. Приехал наместник хана Рахматулла. Будь проклят его рол по сельмого колена! А почему наш старый Байтык принял у себя такого гостя? Тоже ничего не знаешь? Так слушай, я тебе скажу. Следы заметает наша хитрая лиса. Байтык хотел бы всадить нож в горло своему гостю, но разве волк станет терзать волка? Они сговорятся. Кто же уберет с пороги насильника и злолея?.. Это спелаем мы с тобой. Калыр с удивлением посмотрел на Лудат Батыра.

Тот рассмеялся.

Ты трусинь, Калыр? Какой же булет из тебя лжигит? Не бойся. Мы убъем хишного волка.

Лулат Батыр и Калыр пригнали баранов к берегу Ала-Арчи, где женщины уже наполнили водой котлы и разволили огонь. Лулат Батыр взял остро отточенный нож, одним ударом перерезал горло барану, и на землю хлынула алая кровь. Работал он быстро, уверенно и спокойно. А умелые и привычные руки рабов разделывали бараньи туши.

Тем временем знатный гость сидел на ковре в юрте Байтыка и слушал несию ырчи, славившего его, ханского наместника. Вслед за певцом состязались в виртуозной игре на комузах веселые музыканты. Рахматулла, слвинув на затылок вышитый белым шелком тюбетей, молча слушал их игру, презрительно кривил губы. Байтык сидел рядом с Рахматуллой, важно опираясь на попушку, но при взгляле на гостя на его лице появилась льстивая улыбка.

— К нам едут куппы со асех сторов, – говорил Рахматулла, — из Каштара, Кабула и Тегерала. Влагодатно солище Коканда. Велик аллах, давший благоденствие своему народу. Но какая польза лавской кане от тивышавыских владений? Мы держим здесь множество войска.

 Великий хан мог бы уменьшить свое войско, → аметил\_Вайтык, — пусть будет мир между нами, поч-

тенный Рахматулла...

— Уменьшить? — усмехнулся Рахматулла. — Чтобы и ы, как Боромбай и Ормой, отдались в руки невервых? Не будет этого, хан Байтык. Мы не допустим русских в наши владения. Крепость Пишпек стала неприступной для врага. Вы должим свято выполнять волю великого хана. Мы народ единой веры, по киргизы — темный народ и никогда не отличались врепием к заковам аллака.

— Что делать? — сокрушенно ведохнул Байтык. — Наши рабы проводят жизнь на пастбище, не знают ме-

чети и поклоняются больше табибу.

 Искоренять веру в шамана — ваше священное дело, хан Байтык, — строго посмотрев на манапа, сказал Рахматулла.

Тем временем младший сын Байтыка подал гостю кумган и таз. Рахматулла засучил рукава бухарского халата, вымыл руки. За нни вымыл руки и Байтык. Подавал гостю голову барана, он сказал:

- Мы свято чтим волю хана и его наместника.

Благословен всевышний аллах,— заключил с улыб-

кой Рахматулла, принимая баранью голову.

Пир длился весь день и всю ночь. В юртах Байтына не емоккалы голоса гостей, приехваниях яв сосериях урочищ почтить Рахматуллу. Играли музыканты, пели импровизаторы. Рабы на широких дереванных блюдах подавали бешбармак. Бедияки сидели около юрт в ожидания подачек. Вокруг бродили голодимые собаки.

После пира ханскому наместнику устроили пыщные проводы, оказавшиеся последней церемонией в его

жизни.

Дулат Батыр и Кадыр догнали Рахматуллу на обратном пути в Пиппек, где его и прикончили. Дулат Батыр возвратился к манапу Байтыку и сообщил, что он убил наместника хана.

— Что ты сделал, презренный раб! — в ужасе вос-

кликнул Байтык.

Я выполнил твою, волю почтенный хан, — твердо ответил Лулат Батыр.

Опасаясь мести кокандского хана, Байтык послал гонцов к русским, в город Вервый, Дунат Батыр и Кадыр, оседлав коней, покинули родное урочище и направились на север. Около Токмака они переехали оброд реку Чу и гориой трошой направили коней на Кастекский переваж.

В русской крепости Верный, у подножия Заилийского Ала-Тау при помощи переводчика их допрашивал сам полковник Колпаковский. Манап Байтык просил

русских взять киргизов под свою защиту.

Колпаковский снарядил военную экспедицию. Это был второй поход русских отрядов на въгдения кокандского хана. Дулат Батыр и Кадыр вели отряды урссках через перевалы.

Осевью 1862 года Колпаковский окружил крепость

Осенью 1862 года Колпаковский окружил крепость Пишпек и, после десятидневной осады, взял город штурмом.

Взятием крепости Пишиек было положено начало

изгнанию кокандских поработителей. В 1876 году вся киргизская земля вошла в состав России. Калыр вместе с русскими участвовал в штурме Пиш-

пека. А потом видел, как на развалинах кокандской крепости возникал новый гороп.

Но что завоевал для себя беспокойный раб? Он был

и остался рабом манапа Байтыка. Сын Капыра, Игемберды, работал в Пишпеке у рус-

ского садовода Фетисова.

Около бывшей командской крепости Фетисов заподащиманского карагача, пирамидального гололя. Для плодовых садов края Фетисов отбирал сорта яблони и групп, абрикоса и персенка из других краев — с Кавказа и Украины, из Крыма и Южной Франции. Пиппекскому уездному начальнику Фетисов подал прошение о создании школы садоводства для киргизских детей.

Игемберды сажал деревья по улицам и в парках Пишнека. Фетисов привил ему любовь к садоводству,

к оседлой жизни.

На рубеже нового века Игемберды поселился на жительство в кыштаке Таш-Тюбе, в первом киргизском соление, жители которого переняли у русских культуру воздельвания земли. Как и его отец, Игемберды не ужился на земие, принадлежавшей наследникам макапа Еайтыка, и перекочевал на восток — в горы Чон-Кемина. Здесь, в авле Уч-Булак, был похоронен уже в преклонных летах Кадыр, здесь протекало детство и юность Керимкула.

Отец и сын посадили молодой сад — яблони, груши, абрикосы, огородив его от ветров живой изгородью дя, вербы и тополя. С радостью и любовью следили за ростом каждого дерева. Остальные жители Уч-Булака не разводили садов, предпочитая сеять кукурузу, клевер, посс.

Но коротким было семейное счастье. На земле Уч-Булака были те же суровые закопы. Манап Алымбек оклеветал перед русскими чиновниками сыпа Итемберды. И Керимкула, закованного в кандалы, угпали на каторгу в Сябирь.

Семь лет прошло с тех пор, как Керимкул покинул отчий кров. И теперь при взгляде на родную долину

глубокая рапость охватила его лушу.

Авл. Уч-Булак стоял у выхода реки Беш-Каман из ущелья. Сдавленная со вех сторой подступающими горами, река с бешеной яростью пробивала себе путь, прыгала через огромные валуны. В долине она текла свободно, откладывая груди камией на берегах и постепенно умеряя свой бет. Прошли бургые времепа, а река все так же шумит, как шумела и в те годы, когда Керимкул еще только начинал понимать мир. Но сколько воды утекло с той поры!

На берегу Бей-Камава Кервикум придержал кова, осмотрелся вокруг и поехал вивз по течению в помсках брода. Река постоянию меняла русло. Кервикум взглядом нашел перекат, удобный для переправы, и уверение она правил туда коня. Конь, храли и закусив удила, осторожно вошел в воду. Кервикул не слухом, а чутьем утадывал глухие удары подков о подводные камин. На середние реки холодные струи воды коснулись стремив всадикиа. Напрягая все свои силы, конь в несколько прыжков выксочал на берег.

По зеленому лугу поймы раскинулся ковер ярких цветов. Здесь цвела весспая веспа: над травой гудели шмели, в голубой выси пели торжественно жаворонки, где-то звучно выкликал перепел:

— Пить-пиль-пык!.. Пить-пиль-пык!..

Керимкул вздохнул полной грудью и сказал вслух:

— Хорошо!

Перед ним одна над другой громоздились горы. В разрывах облаков на недосягаемой высоте сияли скалистые вершины, убеленные сединой вечного снега. Конь шел медленным шагом, и Керимкул, влыхая запаин родной земли, долго любовался милой сердцу картиной. Взгляд его туманила радость, охватившая все его существо, он уже по-иному воспринимал этот, с петства знакомый, мир.

Вот и два кургана в полине. Рядом с ними зимовки анда Уч-Будак - серые глинобитные пувалы, кудрявые

вербы по течению арыка.

Въехав на курган. Керимкул остановился в оцененении... На том месте, гле в черной пырявой юрте родился Керимкул, не было ничего. От плолового сада остались только пеньки с тонкими побегами, меж развалии пувалов и землянок желтел прошлогодний высокий бурьян — дебеда, колючий татарник, полынь, дурманная белена.

С большим трудом Керимкул нашел место, где была зимовка его бедного отца. Здесь, около развалин старого пувала. Керимкул спешился. На том месте, где когпа-то стояда юрта, конь мирно пощинывал зеленую сочную мураву. Керимкул долго сидел на земле наедине со своими пумами. Потом решительно встал, подобрал поволья, вскочил в сепло.

Влали, у самой подошвы горы, он увидел несколько

старых прокопченных, дырявых юрт. Туда и направил Керимкул своего коня. Там тоже заметили всадника. Гульбара, — забеснокомлась старая Нурмя, — плохо

я вижу, кто-то едет к нам?

 Да. тетя, — ответила девушка, — едет незнакомый лжигит.

 Бог милостлив, что надо ему в такую пору? вздохнула старуха, плотно закрывая пверь юрты, Женщины сидели v погасшего очага, прижавшись

пруг к пругу. А между тем снаружи послышался голос: Эй, добрые люди, кто мне укажет дорогу в аил Уч-Булак?

Первым вышел из ближайшей юрты старик Токлосун. Полняв на всалника слезящиеся глаза, он ответил: — Ты стоишь на земле Уч-Булака, славный лжигит.

 Дядя Токтосун! — воскликиул, Керимкул, соскочив с копя. - Неужели ты не узнаешь меня?

⊢ Не узнаю, сынок... Глаза плохо видят.

Я Керимкул, сын Игемберды.

Старик сморщился и замигал. По щекам его побежали горячие струйки. Слезы застревали в седине его редкой бороды.

Керимкул?.. Керимкул?..— изумился Токтосун.

Нурия, Зуура, Акай, Макеш! Встречайте гостя!

Из юрты выбежали люде, окружили Керимкула. Он не видел, кто увел коня к коновязи, не помнил, как вошел в юрту старой Нурии.

Восхищенными, сияющими глазами смотрели на него земляки. Молодые люди знали его только по рассказам.

При воспоминании о погибших родителях Керимкул, смахнув набежавшие слезы, воскликнул:

— Братья, сестры мон! Раб, победивший смерть, будет пить из золотой чапи! Мы были рабами, но победили смерть!.. А где же все-таки этот подлый Алымбек, который уготовил мне кандалы и сибирскую каторгу?

Хотел бы я теперь свести с ним счеты.

— О Кервикул, — вздохнул Токтосун. — Алымбек далеко. Он остался в Китае и сюда, наверпое, уже накогда не вернется... А том Айганыш умерла. Потубил ее злодей манац, погубил ее красу... Но не горюй Керямкул. Славный джигит не останется без подруги. И ты найдешь свое стастье...

— Я уже нашел свое счастье, — ответил Керимкул, —

мое счастье — теплые слова родных людей.

Керимкул окинул взглядом всех сидящих в юрте.

— Да, да, родной наш сынок, — радостно подхватил Токтосун, пощипывая бороду. — Народ с тобой, Кервикул. Очень хорошо, что ты вериулся к нам живым и здоровым. Расскажи все, что видел. Охотно будем слушать теби в пень и ночь...

Волнующая встреча и почтение, которое оказал Токтосун молодому джинтту, так расположили к нему всех, что молодемь усевшаяся у входа в юрту, старалась не мешать беседе, не пропустить ни одного слова

гостя.

Земляки с трудом узнавали в нем прежнего Керимкула. Восемпадцати лет от роду он ушел из авля, а вернулся мужественным дакцитом. Свалыме руки, язведавшие тяжкий труд, он спокойю сложал на коленях, в нем чувствовалась такая же огромная фазическая сила, которой оглячался и его отец — Игемберды. Среди жителей Уч-Булака, как легенда, жила повесть о любя молодого чабана Кермикула к девушке чи Айтаныш. Они повняюмящие на склюнах гор, где Керимкул пас баранов, а девушка собирала курай. В теплые луниме вечера опи. встречались на берегу Беш-Камана.

Юношеская любовь Айганыш и Керимкула оказалась гибельной для обоих. Манап Алымбек задумал жениться в третий раз. Своему пастуху он уготовил сибирскую

каторгу, а Айганыш взял в жены.

. Об этом сегодня в юрте никто не говорил. События последних лет были настолько грозны и тяжелы, что заслонили собой трагедию несчастной любви. Такая судьба могла быть уделом каждого бедняка.

В юрту вбежала Гульбара.

Наступило тягостное для всех молчание. Старый Токтосун, подавляя слезы, тихо произнес:

 Видипть, каким могучим орлом он прилетел в родной аил? Теперь мы хорошо жить будем!

Гульбара с тихой нежностью, прикасаясь кончиками пальнев к руке брата, шептала:

Керимкул!

В это время в юрту вошел мужчина. Керимкул узнал его сразу. Это был Осмон.

Оп вошел, как хозяни, небрежно кивнул головой Токтосуну, и по тому, с накой учтивостью старик предложил ему почетное место, Керимкул догадался, что в это суровое время решительный и властный Осмоп стал вожаком восто рода. Годами он был старите Керимкула лет на десять, но, как видно, все еще выдавал себя за молодого динития, тщательно брил бороду, оставляя небольшие усы, и оцет был, в отличие от других, в новый стеганый халат.

Жители Уч-Булака потеряли скот — все свое богатство. Но Осмону удалось сохранить и приумножить его. Вместе со скотом пришла к нему и власть над жителя-

ми Уч-Булака.

 Брат мой, — обратился Осмои к Керимихулу, — и пришел просить тебя навестить мою юрту. Какие повости в городе? Мие передавали, что ты в Іпшшеке стоипь у власти? И еще говорили, что ты был послан в Ташкент делегатом на граевой съезда. Правда ля это?

Это правда, — ответил с улыбкой Керимкул.

— О, тогда очень хорошо, — воскликнул Осмон. →

Ты много видел, много знаешь, дорогой брат. Мы с нетерпением будем ждать твоего рассказа.

 С этой целью я и прибыл сюда, Осмон-аке, — тихо произнес Керимкул. — Поговорим обо всем. И я буду

говорить правду.

В долине стояла почная типина. Только легкий веторок тямо шелестов в траве, нес ласковую прохвају с вершин Чок-Кемвна. Изредка слышались топот и фырквине коией, пасчицкски на склоне горы. Над вялом простерлось темно-синее безоблачие горы. Над вялом Млечный Путь подвигулся своим севериым концом к востоку, и Большая Меделациа, слово у прикола, совершая извечный круг, опуствла сой хвост к горизонту. Это предвендало скорый рассмет.

Глубоким сном спала долина. Но в юрте Осмона све-

тился огонек и силели люли.

Говорил Керимкул. Слова его нетороплявой -рочи волновали, глубоко западали в душу. Такого пикто еще не слышал даже из уст самых известных народных акынов. Акыны воспевали глубокую старину, ратные подвати предков, а Керимкул вел рассказ о подвитах имяе живущих батыров, о новой жизии, о светлом будущем нарола.

Пали тижелые оковы рабства. Земля, на которой нели люди, всками была во власти богатых. Но Лении сказал, что эта земля отныме и навсегда принадлежит народу. Рабочие люди России свергии царя, уничтожили власть богатых, басе и маналов, принесли счастье всем бедив-кам. Они сказали: кошма принадлежит тому, кто выдельнае се своими руками. На полях Европы и Азли пылал отоць войны, а рабочие люди России устами Ленина провозгаселии мяр. Богатые люди размитали вражду и ненависть между народами, а Лении провозгасели вечную дружбу и братство между всеми народами вемли.

- Мы стоим у могил напитя отцов и матерей, братев и сестер,— говорил Керимкул. — Мы инкогда не забудем крови и слез, пролитых напизм народом. А кто виновник всех этих страдавий? Те, кто владели землей и водой, пмели менсческимые стеда, жаждали еще болышего и захватывали напи богатства, безжалостно угнотая белики полей.
- Во всем виноваты орусы! прервал его Осмон, гневно сверкая глазами.

- Ты ошибаешься, Осмон-аке, - возразил Керимкул. — Во всем виноваты богачи — киргизские баи и русские буржун. Это они жили трудом бедноты и сеяли вражду между ними. Не будет власти богатых, мы будем жить с русскими в вечной дружбе. Когда я возврашался с фронта, в городе Минске встретил одного русского человека. Его зовут Фрунзе. Ой родился в Пишпеке. Его отеп работал злесь лекарем, лечил русских и кир-гизов от всяких болезней.

Хорошее дело, — одобрительно заметил Токтосун.

- Мы встретились с Фрунзе, как братья. Он говорил: «Передай поклон Пишнеку, скажи нашим братьямкиргизам, что великое дело свершилось в России, рабочий народ сбросил царя Николая с трона. Но борьба не закончилась. Теперь все бедняки должны объединиться. Олин за всех и все за одного. Мы вместе полжны свергнуть власть богачей и установить свою рабоче-крестьянскую власть».

 О кайран, Керимкул! — воскликиул Токтосун. — Какие мудрые слова слышат мои уши!.. А почему твой друг не вернулся на родину вместе с тобой? Хотел бы я на старости лет увидеть этого мудрого человека. Фрунзе нельзя вернуться в Пишпек, аксакал.

Партия большевиков и сам вождь народа Ленин пору-

чили ему очень большое дело... Он ведет рабочих на войну против богатых. У него нет времени силеть в юрте и есть бешбармак. В юрте стало оживленно, послышался смех. Осмон угрюмо слушал рассказ, нервно крутил усы. Не выдер-

жав, он резко бросил Керимкулу: Твоего отпа разорили казаки. Орусы — кровные

враги нашего народа.

Керимкул помолчал, облумывая ответ и, еле сперживая гнев, возразил Осмону:

- Обычай народа не разрешает мне плевать в казан, откуда я брал пищу. Но тебе, Осмон-аке, падо хорошо понять, кто наш друг и кто наш враг... Я думаю, на этом закончим беседу. Завтра мы соберем всех людей апла. Большое пело напо решить.

Керимкул встал, за ним встали все. Он ушел в юрту старой Нурии и долго не мог уснуть. Вспомнил прошлое Осмона, его преданную службу манапу Алымбеку. Откуда у Осмона скот, когда весь народ лишился скота? Отеп Осмона, как и отец Керимкула, был белняком...

«Надо проверить этого джигита,— решил Керимкул васыная. — Что-то уж очень большую власть получил он над народом»...

В течение следующего дня Керимкум побывал во многих юртах аила Уч-Булак и соседних кочевий, беседовал с людьки, расспрашивал о их жизни, а когда соляце склонилось к закату, возвратился в Уч-Булак. Сода, к дравиму к угреп Беш-Камана, съсхалась жители разбросанной по предгорьям киргизской волости. Миогие декклае, худые, наможденные, с глубокой печальо в глазах, припли сюда пешком. Веадинко ставлик своих лошадей у коновази, неподалену от юрты Осмопа. Некоторые из них, не покидая коней, стояни полукорумо кокол кургана.

Приезд сына Игемберды взволновал жителей волопенты Ленина о мире, о земле, о национальной свободе на крылых узун-кулака прилотели и в долины Чон-Кемина. И первым истолнователем этих великих известий был понохавиний скол Кермикул.

Простыми, понятными каждому дехканину словами Керимкул рассказал о том, что произошло в далекой

перимнум расскаявал о том, что провольно в делеком россии, в ее больших городах, в Петрограде и в Москве, поведал о том, как русский народ сверг власть помещиков и каниталистов, как в Ташиневте и в Пишпеке, следуя примеру русских, народ сбрасывал с себя цепи многологитего гиета.

 Братья мом. — взводнованно говорил Керимкул. — Мы стоим у порога новой и счастивой жизин. Мы должинь в хашей волости установить Советскую власть. Надо избрать самых лучших людей, которые будут защишать кловное лело белинков.

Слово попросел старый аксакал. Он не спеша вышел на курган, встал лицом к народу, заложил трясущиеся пальцы рук за шерстяной кушак, которым был подвяван его старый чапав.

— Твой приезд, мудрый сын Игемберды, застал нас на краю могилы. Мы радуемся твоим словам, но что нам делать? У нас нет скота, нет хлеба, киргезы умирают с голопа... Кто спасет нас от гибели? Кто, скажи нам?

 Спасот Советская власть, аксакал... Голодающим мы решили выдать хлеб, который хранится в амбарах Пипшека. А если не хватит, отберем его у кулаков, опи прячут от народа свой хлеб в ямах. У нас не будет голодных, все будут сытка. — Неужели это правда? — воскликнул, вскочив с места, молодой джигит Макеш Сулейманов. — Вы слышите, аксакалы? Все голодивые получат хлеб. Какой святой человек первым сказал эти слова?

— Сын мой, — обратняся Токтосун к Кернмкулу, — если тебе доведется увидеть аксакала Ленина, поклонись ему от нашего народа. Передай, Керимкул, наши слова мудрым сынам русской земли: в наших сердцах любовь и дружба... Мы радостно пойдем за ними, они замгли нам заро мовой мизви.

Вслед за Токтосуном взял слово Осмон. Смуглое ли-

по его стало серым.

— Мед на устах твоих, Керникул,— воскликнул он, а правды нет. Орусы отобрали наппу землю. Они сеют пшеницу, немог хлеб, а мы голодаем... Орусы отобрали наш скот, жизут в сытости, а мы умираем от цужды. Орусы продлям кровь напшх родичей, сомгли напп авл. А сколько еще ввлов они разтрабили и разорили? Они затоптали в грязь напш священные обычаи и веру... Вот Кервыкул-аке обещает хлеба — накормить голодных. Сегодни мы получим хлеб, съедим его, а заитра свова голодать будем... У нас, аксакалы, нет земля. Одно спасение от габели — гнать врагов с родкой земли!.

— Лживые слова — тневко прервал его Керныкул. — Наша сила в дружбе с русскими, а Осмои сест эло в вражду. О каких орусах он говорит? О тех, которые вместе с маналом утиетали народ? А такие орусы, как Иваницым и Логиневкю, которые были, как мы, бедияками и батраками, они — наши друзы. А где ты был, Осмои-аке, котда Алымбек сослал меня в сибирскую каторгу? Тде ты был, храбрый джигит, котда Алымбек предважд карол? Был аткаминером этого манапан.

Все посмотрели на Осмона, он потупился.

— Братья и сестры! — продолжал Кервикум, подойдя еще бивже к сидящим на земье видям. — И много
потернел от парской власти. На каторге в Сибяри на фровте, смерть летала над моей головой... Казаки убили моих родных, отеп, и мать умерли с голода. Сважите, моиз вас больше меня пострадал от дарской власти? И вот
я заклинаю вас коровью можи родных — наше спаселия
напро счастье в дружбе с русским народом. Это всенякий
народ, братья мом. Руссике рабочие и крестьяне-бедияки
боролись за нас. свертая власть богатых. И наш путь

с русскими друзьями. Другого пути у нас нет... Другой путь ведет к могиле. Поверьте моему слову, аксакалы. Я много видел, я проехал по земле России тысячи верст. И я говорю правду.

Керимкул окончил речь. Осмон с нескрываемой элобой глядел в сторону. Керимкул чувствовал, что не сломил его упорства, не убецил и многих участников соб-

рания.

На очереди стоял вопрос об вабрания лучших людей в волостной совет. Керимкул понимал, что теперь, как някогда, вадо собрать в кулак свою волю, показать свлу и власть, которой он обладал. Таких людей, как Осмон, вельзя допустить к управление в совете. А между тем было видно, что Осмон может оказаться первым кандидатом.

Опасения Керимкула оправдались. Когда началось выдвяжение квядидатов в совет, одням из первых было названо ими Осмона. И его ими произнес тот самый аксакал, который говорил о бедственном положении

наропа.

— Как представитель уевдной власти, — сказал Керимкул, — в протяв Осмов. Такие поля будут вредить нашему делу. Мы должны трудиться, налаживать новую жизнь, пойти по пути дружбы с русским крестьянами. А Осмон призывает к войне с трудовым народом. В совет мы должны мабрать честных людей из бедноты. Председателем совета я предлагаю выбрать аксакала Токтосуна, а его помощником Макеша Сулеймакова. Токтосун и Макеш — самке подходящие люди в совет.

После долгих споров предложение Керимкула аввоевало большинство. Осмои первым поквнул собрание, прихватив с собой небольшую группу едивомышлаение-ков. Но не успел он сделать несколько десятков шлано по направлению к своей корге, как мимо вего промчался на взмылением коне всадияк. Круго осадив ковя около Керимкула, он сообщил, что русские кулаки из селя Подгоряюто утналя к себе всех овец с горяюто пастбища соседието авла.

Осмои возвратился к толпе дехкан, собравшихся вокруг Токтосуна.

 — А что я говорил? — сказал оя злорадно. — Орусы грабили нас при царе, они продолжают грабить и при новой власти.

- Это надо еще узнать, кто грабит, Осмон-аке...

- Пока орусы на земле киргизов, нам не будет жизни.
  - А что же нам делать? спросил Макеш.
- Что делать? Мы, все народы ислама, должны объединиться в союз алаш и начать бить орусов. Вот в этом наше спасение.
- Нам не нужен твой алаш! негодующе закричал Токтосун. Уходя от нас, Осмон-аке... Ты смущал жителей апла в прошлом году, ты виновиик пролитой крови.

Я всегда за народ и потому остался жив, а кто не хотел воевать — погибли от рук орусов. Запомни это, аксакал Токтосун.

 Уйди от нас и от нашей новой жизии, — еще более гневно воскликиул старик. — Уйди, пока не поздно.

Осмон оглядел дехкан, как будто ища поддержки, не

Осмон ушел в свою юрту. Он долго не мог успоконться. Тяжкая обида от поражения на собрании, злоба на Керимкула не находили выхода.

на первом же заседании совета Токтосуну предстояпо решить вопрос, трудности которого он и не предвипел — об угоне овеп русскими кулаками.

На помощь пришел Керимкул и посоветовал:

- Мы должны немедленно выехать в русское село,
- Что ты говоришь, сынок? замахал руками Токтосуи. — Орусы прольют нашу кровь. Зачем самим идти в пасть звери?
- Послушай меня, аксакал. Я знаю русский язык, и мне извество, что в деревне русских мы найдем друзей. Если мы не поедем, поедут за скотому наших амлов. и вот тогда на самом деле прольется кровь.

Токтосун колебался.

 Поедем, — сказал Макеш, поддержав предложение Керимкула, — это наш долг. Настало новое время, и нам напо быть смелее.

— Хорошо, — решил Токтосун. — Если вы, молодые джигиты, идете навстречу смерти, то мие, старику, чего болться? Я прошел перевал своей жизии. Макеш, седлай коней.

Все жители анла изънвили желание ехать и даже . предложили на всякий случай прихватить оружие. Но Керимкул решительно заявил: Мы поедем трое: Токтосуи, Макеш и я. И оружия нам не надо. Наше оружие — правда.

Три всадника направили своих коней к селу Подгор-

ному.

На окрание села Керимкул, к немалому удивлению, увидел красногвардейцев. Как оказалось, Логриненко, выполняя задание по реквизации клебе для нужд армин, первым узил о бвядитском излете кулаков и поспешил со своим отратом в Полгоное.

Где командир? — обратился Керимкул к бойцу.
 Там. у перкви. — показал тот по направлению

- там, у церкви,— показал тот по к центру села. — Он там с мужиками воюет.

Еще издали Кервикул увидел Якова. Командир багальона что-то с жаром доказывал обступнвишм его крестъянам. Увидев Кервикула и ответив на его приветствве, Логвивенко снова обратился к рыжеусому плотиму мужчине, одегому в помощенирую гимнастерку. Это был Петр Полосок, избранный председателем сельского совета. Он опустыт голову, исподлобъя посматривал на кобуру красного командира. А Логвиненко, перемежая русскую и укранискую речь, наступал на Полосюва.

- Стылио мие за тебя, упрямого хохла, бо я сам хохол... Опозорил, собачий сыи, ридиу Украину! Какая мама родила такого рудого болвана? Ну, що молчишь, як немая дытына? А еще солдатскую форму носинь. Скинь ее, она тебе не к лицу, бо теперь все фроитовики илут на защиту трудового народа... А ты що робищь? На мирных киргизов нападаешь, грабишь, Эх. ты, чертовой куме сват... Граждане, товарищи, будьте добры, скажите, кто такого куркуля поставил в председатели совета? Кто поставил в председатели этого разбойника. по которому плачет сама тюрьма? Молчите... Бонтесь, завтра уелем, а Полосюк изчиет вас гиуть в три погибели? Не бойтесь. Это вам говорю я. Логвиненко, командир красных коммунаров. Мы найдем управу на всякого, кто пойдет против революции. Тецерь — свобода. Живи, трудовой народ, работай, борись за свое счастье. А киргизы — по-твоему, чертовой куме сват, не люди? Хочешь, как при старом режиме?

В толпе заулыбались. Речь молодого командира слушали с любопытством и миогие — с явиым сочувствием.

Но инкто на вопросы Логвиненко не отвечал.

Наконец один из слушателей решился. Выйдя вперед и поглаживая бороду, он зажурчал тихим тенорком:

— Оно, конечно, ежели сказать правду, председателя мы сами набпрали всем сходом. А почему, товарицка красный комвадир, осерчал на одного товарища Полосюка, так это нам неведомо. А что сделано, за то будем всем мпром отвечать...

Гарно придумал, папаша! — усмехнулся Логви-

ненко. - Как твоя фамилия?

Поярков, — ответил бородач.

 По-твоему, гражданин Поярков, выходит, что за баранов, которые оказались во дворе вашего председателя, будет отвечать все село?

— А как же иначе? — удивился Поярков. — Бараны-то общественные! Это потому, что двор у него большой. А бараны обществу принадлежат...

Какому обществу, дядько? Що ты мелешь? Или

из ума выжил на старости лет?

— Из ума и не выжил, — озлобленно ощерился Попрков, — а вот некоторые хлопцы, как кобуры на себя надели и похваляются ими: «Мы не мы, — красные командиры», — так вот те, видно, никогда своего ума не имели...

— Ого, папаша, рассердился! А ты не сердись, бо я шучу... Скажи лучше, ты сам участвовал в этом деле?

Полрков не ответил на вопрос и обратился к голлес:

— Граждане, братим, чего же вы молчите? На лучшего, можно сказать, человека нападают, который жизни своей не щадил для мира... Котод киргиский бузит
был, он первым в бой шел... А теперь издеваться над
ним? Так гра же повавать

Папаша правду ищет? — удивился Логвиненко. —
 Так она здесь у вас и не ночевала. Ушла другой сто-

роной.

Керимкул и его спутники стояли неподалеку, держа за поводья коней. Толпа вокруг Логвиненко росла. Необычное собрание продолжалось так же стихийно, как и возникло.

Когда Якову надоело пробирать рыжеусого председателя, он оставил его в покое и, подойдя к группе крестьян, не участвовавших в споре, достал кисет с табаком и клочок газеты.

— Угощайтесь, граждане: табачок-самосад. Сами са-

дили, сами курить будем.

Мужчины закурили. Завязалась оживленная беседа. Логвиненко говорил в том же шутливом тоне, внимательпо прислушивансь к разговорам. Но в общем гомоне грудно было понять что-либо. Говорили все, зачастум и слушая друг друга. Это был обычный для старой деревни сход, где верх брал тот, у кого широкое горло и толстый карман. Однако в этом многоголосном сборище Логвиненко понемногу улавливал отдельные слова, говорящие о том, что его речь не была напраслой. Заговорила смелей беднота и неумеениее стала и вучасть речи богатеел.

— Так, так,— сказал Логвиненко, кивнув головой Керимкулу. — Нехай побалакают. А последнее слово мы

скажем.

К Якову подъехал ординарец и озабоченно спросил:

— Товарищ командир, шумят так, аж за деревней слышно. Может быть отряд сюда поближе?

— Не' напо.— отмахнулся Логвиненко.— нехай отлы-

хают хлоппы. Скоро выступаем.

К Логвипенко подощел сын Василия Пояркова, мужчина лет триддати. В дви киргизского восстания оп был а фроите. Вернувшись домой, он усердно помогал отпу в легкой паживе. Дворы Полоснока и Поярковых были самыми богатыми в деревне. Вокруг них теснились другие кулаки, рангом попиже. Эта небольшая кучка людей, вооруженная принесенными с фроита винтовками, держала в страке все село и навошна ужка са киргизские авлы.

Младший Поярков смерил презрительным взглядом

Якова и сказал:

— Товарищ красный командир! А когда мы на фронте кровь свою за веру, отечество проливали, что делали киргизы? Наших жен и детей убвалы. А теперь вы мх ващищать приехали? Нет, не будет по-вашему. Овец не отдадим. Теперь они наши. А вы уезжайте туда, откуда приехали.

Из толпы вышла женщина. Во время беседы Логвиненко она стояла в стороне, внимательно прислушиваясь к спорам. Но теперь она не удержалась. Гневом пылало

ее липо.

— Пора сказать правду... Полоскока выбрали в председатели вот такие гороловаты, как Василий. Они делают в селе, что хотят, да еще над киргизами измиваются, а питно ложится на все село. Ведь у пас миогне есть, которые честно, своим трудом живкут. А вот против сказать боится. Потому — у каждюто свод семья, лети. Так чего же молчите, мужики? Теперь повая, Советская власть. Повару чал горовопить открить? Сход молчал. Логвиненко понял все и, повысив голос,

как бы отпавая команцу, заявил:

— Довольно Гоморить больше нечего. Граждане, слушайте приваз Советской власти: всех баранов в целости вернуть их хозиевам. Имущество, которое награбили, так же вервуть. А кто ослушается, тот будет наказан по всестрогости революционных законов. А чтобы трудовые крестьине гоморили правду и не боялись, приказываю всем мителям села немедленно сдать боевое оружие в патроны. Срок даю полчаса. А после того мы произведем позальный бояск, и у кого пайдется хоть одна трехливейная винговка или нагаи, тот будет иметь дело со мной. Чусте. говачалае?

Логвиненко скрутил пигарку.

 Митрофанов, передай команду, — обратился Яков к своему ординарцу. — в ружье!

- Слушаюсь, товарищ командир, - ответил красно-

гвардеец и направил коня к околице.

В вашем селе, граждане, треба навести революционный порядок, — обратялся Логвиеник к мужикам. — Пора положить конец бандитским налетам. Ваш председатель, с которым я время тратил на разговоры, видпо не может такое сделать. У власти мы поставим бедняка.

Логвиненко подошел к группе крестьян, с которыми курил махорку. Взял за рукав одного из крестьян, одетого хуже других, вывел его впередх

Как фамилия?

Кулагин... Федор, — робея, ответил тот.

 Так вот слышите, граждане? Федор Кулагин будет председателем Совета. Как я бачу, побалакав с ним, он разумный человек и самый коренной бедняк. Правду я говорю?

— Что правда, то правда,— ответили из толпы.

- Какой же это председатель? послышались голоса. — Грамотой не владеет.
- Научится, уверенно возразил Яков. Мы все были неграмотные. Я тоже был темным батраком, а теперь батальоном командую.

Кулагин стоял около Логвиненко и смущенно озирался вокруг, не понимая, шутка это или правда.

Толпа оживилась. Решительность молодого командира, видимо, пришлась по душе большинству жителей.

— Товарищ Кулагин, — серьезно и строго обратился

к нему Логвиненко,— поручаю тебе выполнить приказ Советской власти о сдаче оружия и о возвращения скота и имущества киргизам. Выполнять немедленно. За порядком сдачи наблюдать буду сам. Действуйте!

— Граждане, — побров перешительность, обратился повый председатель к сходу, — ежели так повернулось дело — пачнем. Мы все были в соддатах. Приказ командира — есть закон. Предлагаю разойтись и выполлять. Оружие спести вот сюда, к перкви. Семенов! Иван Петрович, привимать будешь. Возыми бумажку и записывай.

ринимать будешь. Возьми бумажку и записывай. — Правильное решение,— согласился Логвиненко.

Площарь опустела. А через полчаса у церкви забряпелобремы, нагаты, сбрасывали к учуу. Старый усатый солдат, деловито мусоля карандаш, записывал сдавших опужие.

Отобрав оружие у кулаков, Логвиненко с бойцами отряда проверыл вое дюры, ирикавал выгнать на уаппи весь скот, аахваченный у кирижов, а сам проследил за его отправкой. Группе краспотвардейцев он прикавал сопровождать скот до киритаского авла в только после этого, оставшись наедине с Керимкулом, дал волю своим чувствам.

Яков весело смеялся, радуясь мирному решению боевой задачи, но, видно, желая как-то оправдать свою партизанскую выходку с назначением председателя, он гово-

рил Керимкулу:

 — Все в порядке! Что касается председателя, то пусть поработает, а там люди наберут другого, если будет пужню. А гарио вышло, Керимкул? Главное — поставили на своем: приказ выполнен, оружие сдали, скот отдали хозяевам.

Скот отдали, товарищ Логвиненко, это хорошо, но кулаки остались.

— Ничего, — весело усмехнулся Яков. — Будет вре-

мя — поберемся и по кулаков!

Вовратившись в Уч-Булак, Керимкул задержался здесь на несколько дней. Затем он побывал в гориых урочищах Чон-Кемина, во многих авлах, проводил в илх собрания и беседы с жителями, организовывал аилиме советы.

Наступила пора возвращения в Пишпек. На обратном пути Керимкул заехал в родной Уч-Булак. Здесь он услышал тревожную весть: на севере Семиречья казаки восстали против Советской власти и пошли на город Верный. Это павестие глубоко взюлновало всех жителей киргизских аплов. В Уч-Булак отовской скакали гонцы. Онп докладывали Керимкулу, как представителю уездной власти:

- Наши джигиты добровольно идут в Красную Ар-

мию. Мы не хотим, чтобы у нас была старая власть. Керимкул передал сельсоветам указание — произво-

дить запись добровольцев и направлять их в Пишпек. Среди добровольцев Керимкул увидел и Сулейманова. — Таба избрази в совет Макели Порому та уходицит?

Тебя избрали в совет, Макеш. Почему ты уходишь?
 Аксакал найдет другого помощника,— сказал Макеш.
 Я хочу к Логвиненко. Хороший командир. Будем

воевать за Советскую власть, Керимкул-аке! Керимкул тепло пожал руку своему земляку.

— Желаю тебе счастья, Макеш. Если враг нападет

на народ, тот не джигит, кто в бой не пойдет.

Керимкул сердечно простился с земликами, обещая снова побывать в Vч-Булаке, окинул взором курган, реку, родные предгорыя и в сопровождении группы джигитов отправился в путь.

А на севере Семиречья сгущались тучи. По селам и авлам уезда шли черные слухи о начале новой граждакской войны. Эти слухи омрачали радость весны, расцветающей в сапах и в полях Чуйской полины.

## IX

В год киргизского восстания, когда по горным долинам пронесся слух, что скоро будет война с русскими, дехкане апла Уч-Булак отказались воевать. Мудрый Игемберды, отеп Керпыкула, сказал:

 Будет война с русскими — мы на свои юрты повесим белые тряпки. Наши посевы рядом с посевами рус-

ских, их питает одна река.

Глава рода Алымбек, возмущенный отказом жителей Уч-Булака, послал Осмона узнать, верно ли, что дехкане отказываются идти на священную войну против русских? Альмбек приказал Осмону:

Поезжай к Игемберды. Уговорить его — это угово-

рить всю букару Уч-Булака... Будь они прокляты!

Игемберды на своем клеверном поле косил второй съем. Он был без рубахи. Загорелая до черноты спина

блестела от пота. Осмон валюбовался работой косаря. Широко расставив ноги в кожаных штанах, затянутых очкуром. Игемберлы шаг за шагом прокладывал стежку. отбрасывая попрезанные пучки клевера налево, в плинный пахучий вал. Летали нал клеверным полем потревоженные осы, жужжали мухи, знойным пыханием опалял тело жаркий поллень.

Осмон остановился у арыка, отделяющего клеверное поле. Он тоже пробовал осесть на землю, но не по сердцу пришлась ему работа земледельца. Осмон предпочел вести волчью жизнь, обгрызать мослы, брошенные манапом, лишь бы гарцевать на коне и пировать на тоях, иногда устранваемых богатыми кочевниками.

Игемберды-не любил манапского прислужника, и тецерь, спедав вил, что не заметил его, прополжал косить,

Эй. бай, ассалом алейкум!...

Косарь посмотрел на Осмона, приподнял косу, снял с пояса оселок, чиркими им по сверкающему на солнце, как серебро, лезвию косы и ответил:

Алейкум ассалом!

Твое имя Игемберлы, аксакал?

- Да, мое имя Игемберды. Плохая у тебя цамять, джигит. С той поры, как стал аткаминером манапа, ты вабываещь дюлей своего рода. Какая нужда повведа тебя в Уч-Булак?
  - Я привез большой узун-кулак.

 Хорошо, полъезжай ближе. Злесь арык, Игемберды-аке...

 Большой узун-кулак не боится маленьких арыков. Он летает, как ветер по степи...

Игемберлы, пришурившись, посмотрел на солнце, смахнул рукой капельки пота с крутого моршинистого лба, положил косу и прыгнул через арык. Лошадь Осмона вздрогнула, попятилась. Игемберды подошел, погладил ее.

 Ну. говори, какой узун-кулак? Осмон нагнулся, оперся локтем о холку лошади, другой рукой стал мять повод.

— Много напо говорить. Игемберды, Тебе придется

надеть рубаху, а мне оставить седло коня. Говори меньше, напо косить клевер.

Они уселись в тени вербы на краю клеверного поля. и только тогда Осмон заговорил о цели своего приезда.

Чем больше говорил Осмон, тем мрачнее становилось лицо Игемберды. Он знал о замыслах Алымбека, но то, о нем поведал теперь Осмон, взволновало сердце Игемберды. Весь ях род в назначенный день должен собраться, ил горных привалках неподалеку от Уч-Булака и пойти войной на село Подгоряюе, жечь посевы пшеницы, рушить дома, убивать всех русских.

Игемберды любил горы и долину, где родился. Здесь он сам построил зимовку, огородил ее высоким дувалом, посадил сад, посед клевер и небольшое поле пшеницы.

После трудового дви в вимовке его встречали жена бибихан, дочь и маленький сым. Старший сып по воле манапа был отправлен на сибирскую каторгу. Много трудимых двей пережки Игемберды, он видел всправду и зло от богатых людей, но он нашел и друзей-гамыров в селе Подгорном. В каждом народе есть чествые, трудовые люди несть ликовицы, стяжателя чужого добра, это хорошо понимал Игемберды и теперь никак не мог согласиться с коварными замыслами Альмыбека.

— Плохое дело задумал твой хозяни, — сказал Игемберды. — Белый царь, ты говорипи, — наш враг. Хорошо. Мы должны пойти войной против царя и его подлых слуг, чиновичков, которые обирают бедных людей, отнимают у нях последний скот. Но зачем нам убявать жещици, стариков и детей Подгорного и жечь их посевы? Ответь на этот вопрос, мой славный джинт. А еще я думаю, хорошо было бы жить на свете, если бы станул коварный Альмбек и его подлые слуги. Они погубили моего сына Кервикула.

 Мы все пойдем бить орусов,— эло сказал Осмон, а вы. жители Уч-Булака, вместе с орусами булете жрать

поганую чушку... Аил Уч-Булак...

— Молчи, собачья голова, — тневно прервал его дехканин, — мы честные люди и соблюдаем законы кудая. Уходи отсюда, Осмон, не нужен нам твой большой узункулак...

Игемберды, вот мое последнее слово,— сказал Осмон, вставая. — Когда придет вечер, вы пришлете своего человека Алымбеку известить его о том, что готовы

идти на войну против орусов.

— Авл Уч-Булак не пришлет вам никого, — последовал ответ. — У Альмбека много долин, где пасутся его стада, а наш бедный Уч-Булак ниеет одну маленькую долинку, где растет клевер и пшеница. Рядом с нами посевы наших русских тамыров. Передай твоему Алымбеку: аял Уч-Булак не будет воевать с Подгорным.

- Хорошо, Игемберды, мы истребим всех орусов. а вы будете пастухами наших баранов.

Когда ворона каркает — она себя радует, а что бу-

дет впереди - знает один бог.

Прощай, Игемберды.

Осмон вскочил на коня и ускакал. Игемберды вновь прыгнул через арык, взял косу и начал косить клевер.

А что произошло потом, не мог предвидеть и кудай. в которого еще верил Игемберды. Джигиты Алымбека сожгли посевы русских крестьян и после неудачного нападения на Подгорное откочевали в горы. Игемберлы хотел сохранить от беды свою зимовку. Карательный отряд каваков не посмотрел, что на юртах аила были вывешены белые тряпки - знак мира. Казаки не шалили никого.

Игемберды покинул свою зимовку и вслед за другими

бежал в горы.

Когда свергли белого паря. Игемберды с женой и детьми возвращался на родное пепелище. На горном перевале он похоронил Бибихан. Сам умер от голода, когда перед его потухающими взорами уже была родная долина. Умерли и дочь, и малыш Сатар,

Два года спустя, когда еще не зажили глубокие раны народного бедствия, в долину Уч-Булак снова приехал Осмон. Он пригнал скот, какого у него раньше не было, поставил новую юрту, надел новый халат. Появление в аиле Керимкула и избрание в совет Токтосуна изменили многое, но не лишили Осмона власти над сородичами.

Однажды Осмон подъехал к юрте Токтосуна.

Почтенный старик не был свидетелем его разговора с Игемберды и не знал, откуда пришло богатство к Осмону, но он хорошо помнил коварные повадки манапского аткаминера и, когда Осмон вошел в его юрту, насторожился.

Токтосун сидел на кошме рядом є гостем, сложив ноги калачиком, и задумчиво глядел в очаг. Его лицо, изборожденное морщинами, и седая борода клином внушали уважение. Многое видел на своем веку Токтосун, многое пережил. Осмон без церемонии приступил к делу, по которому приехал.

 В народе говорят: кумые дай пьющему, девушку просящему. У тебя приемная почь, Токтосун-аке, у нас богатый жених, который может дать калым, достойный хана.

— О ком идет речь, Осмон-аке?

 Вашим сыном хочет стать знатный Алымбек, покровитель бедных сирот, владелец тучных пастбищ и всех видов копытных...

Весть, которой Осмон котел порадовать, повергла Ток-

тосуна в уныние.

— Алымбек хочет взять Гульбару? — прошептал он, и его губы задрожали. — О кудай, зачем ты посылаешь еще одно бедствие на голову бедной сироты?

— Ты не хочешь принять богатый калым, Токто-

сун-аке?

- Я не могу повелевать ею,— ответил Токтосун,— не говори мне больше об этом, Осмон-аке. Алымбек мой ровесник, он имеет трех жен... И как может он стать мужем юной Гульбары?
- Надо знать законы народа, аксакал, ответии на ото Осмон эло усмехаясь и не скрывая своей ненависти к Керпмкуау. — Альмбек за ее красоту, которой нет цены, дает по девять пар всех видов конытных и сверх всего ликото туппара. А тебе, восинтевшему красавицу, дарить десять баранов, коня и корову. Кто может отказаться от такого дара? Скажи, Токтосун-аке?

Жители Уч-Булака, оставшиеся без скота гододали.

Многие умирали от истошения.

«Народ голодает — бай забавляется, — подумал Токтосун, — будьте вы прокляты, кровопийцы народа!» Тусклые глаза его загорелись гневом, он дрожащей рукой показал на дверь:

 Уходи, Осмон-аке... И пусть больше никогда не слышат таких слов мои уши. Я дам весть Керимкулу в

Пишпек...

- Ты сумасшедший старик! крикнул Осмон, поднявшись с кошмы и беря в руки камчу. — Не отдашь за калым — возьмем силой!
- Уходи, уходи, Осмон! Мы не отдадим Гульбару хищному волку.

Посылая проклятия Токтосуну, Осмон вскочил на ко-

ня, ударил его камчой и поскакал прочь. Выслушав Осмона, старый Алымбек пришел в ярость.

— Керимкул управляет в Пиппеке,— кричал оп, брызгая слюною,— а в горых кго посмеет противиться моей воле! Кго! Паршивая букара! Везить ко мие Гульбару. Я возьму ее без калыма, не захочет быть женой, будет моей рабыней...

Мы возьмем ее ночью, Алыке,— сказал Осмон.

Не будем откладывать до ночи. Везите ее немел-

ленио. Схватите и скачите ко мие!..

Жители Уч-Булака, извещенные Токтосуном, приготовились к встрече похитителей. Гульбару спрятали в юрте.

Над горной полиной еще текли струи теплого весеинего ветра, а из ущелья уже повеяло вечерией прохлалой. По склонам гор продегли плиниые тени. Нап юргами Уч-Булака закурчавился лым. В аил возвращались женщины с вязанками курая. Откупа-то с ходма слышалась уныдая песня. Одинокий голос тосковал об утрачениом счастье, о любви

К предгорьям, гле расположились юрты авла, по порожным колеям, заросшим травой, шел обоз. Вперели ехали Керимкул и Яков Логвиненко. Вслед за иими - красногвардейны. Глухо стучали колеса парных, тяжело нагруженных бричек. Туго натягивались постромки. Возчики полбепривали усталых коней. Близился отлых. почлег

Навстречу обозу вышли из юрт все жители аила. Они еще изпалека узнали своего земляка. Керимкул ехал на статном коне. Серппе его ликовало, «Как обрадуются мои сородичи, - думал ои. - Мы сдержали свое слово». Макеш. — обратился он к едущему позади джиги-

ту.- посмотри, нас встречает и аксакал Токтосуи. А как хорошо, здесь, в нашем Уч-Булаке. Правда?

 Очень хорошо, Керимкул-аке. — откликнулся Макеш.

По склонам гор раскинулся ковер майских цветов дикого мака, колокольчиков, незабулок,

- Жирная здесь земля, Керимкул, - сказал Логвинеико, гляля вокруг. - Вот полиять бы ее плугом, какой урожай был бы! За такую землю иной капиталист дал бы сто сот. Да что деньги? Нашей земле иет цены. Она удобрена потом и кровью народа. Будут еще, Керимкул. будут обильные урожан. Придет время, и мы с тобой выедем пахать эту вемлю. Но что это? Кто там на горе поет унылую песию? Хлоппы! - обериулся он к бойпам. — грянем веселую, шоб наши лома не журились.

Красногвардейцы дружио запели песию и с нею

въехали в аил.

Из юрты Токтосуна выбежала Гульбара и бросилась навстречу. Керимкул спрыгнул с коия, обняя ее.

 Салам алейкум! — приветствовал его Токтосун. — Какую новую радость ты привез, дорогой сынок?

 Вот что мы привезди. — показал Керимкул на брички. — подарок от большевиков Пишпека. Выдайте, аксакал, по одному пулу на каждого человека. Пусть не будет ни одного голодного в нашем аиле. Всем далим хлеба.

Езловые поставили брички около крайней юрты, отпрягли лошалей. Разминая затекшие ноги, они собрали хомуты в одну груду, достали кисеты с табаком, закупили. Красногварлейцев окружили ребятицки. Они с изум-

лением смотреди на ружья, на брички с мешками муки. Ну что, бала. — обратился красногвардеец к одно-

му из малышей и, желая быть более понятным, заговорил, коверкая русские слова: - Курсак пропал? Теперь не будет пропал. Много хлеба. Бери, бала, ешь. Вырастешь большой, нас помянешь. Вот, скажешь, были у нас

добрые люди, хлеба привезли.

— А что ты лумаешь.— отозвался пругой.— хорошее дело век помнится. Посмотри ты на них, Кузьмич, в чем только луша лержится - кости да кожа, распухли животы. А глазенки-то горят... Эх, мать честная! Не привези мы хлеба еще несколько дней, неизвестно, кто бы из них остался в живых... Все мы ноне мучаемся, а вот на детей просто смотреть скорбно.

Токтосун распорядился зарезать ради гостей последнего своего барана. Женщины принесли курай, наполнили водой большой казан. Один из джигитов взял брусок и, вынув нож из ножен, начал точить его. Баран уже был приведен. Он спокойно ждал своей участи. Поодаль улеглись тощие, с репьями в хвостах собаки, жалобно повизгивая, они гололными глазами смотрели на людей.

Логвиненко и Керимкул сидели в юрте Токтосуна, который рассказал им о готовящемся покущении на Гуль-

бару. Лицо Керимкула запылало гневом.

 Старый шайтан! — выругался он. — Вот мы дадим ему калым, пусть только появится сюда,

К Гульбаре в юрту пришла ее подружка Салима, девочка лет пятнаппати. Они силели у входа в юрту. Широкие платья не могли скрыть худобы их еще не оформившихся, почти детских фигурок. Они прижались друг к другу и с радостью смотрели на дорогих гостей. На матово-бледном дипе Гульбары светились черные глаза.

«Красивые дивчины, — подумал, глядя на них, Логвиненко. — неларом соблазнился манап»...

Он приветливо улыбнулся им и, хотя знал. что его слова непонятны, сказал:

- За вас, таких славных сестренок, горой постоим. не дадим в обиду. Послушай, Керимкул, не тому ли Алымбеку мы пригнали баранов из Полгорного?

Да, Яша, ему.

- А, гадюка, да если бы и знал, не стал бы тратить время ради этого куркуля.

Мы еще сведем счеты с Алымбеком.

Вдруг снаружи разладись крики. Все поспешно выбежали из юрты.

Смотрите, скачут лжигиты Алымбека,— показал

По склону горы с диким криком мчалась группа всадников. Не подозревая об опасности, они окружили юрту Токтосуна. Хлопцы, в ружье — скомандовал Логвиненко и

вместе с Керимкулом побежал к юрте названого отпа Гульбары.

Шум и дикие вопли мгновенно стихли, как только аткаминеры манапа увидели приближающегося к ним Керимкула и человека в военной форме.

Разгоряченные скачкой кони вертелись вокруг юрты. сталкиваясь друг с другом. Джигиты растерялись, не зная, что предпринять. Появление красногварлейцев их ошеломило. Бойцы встали в ряд, держа наготове винтовки. Керимкул увилел Осмона. Тот вышел из юрты и только хотел вскочить на коня, как услышал крик:

Стой, каракчи!

Осмон, серый от злости, слвинув брови, потупил глаза. — Так вот каким подлым лелом занялся манапский аткаминер!

- Я храню обычаи народа, сказал Осмон, не в силах скрыть злобу и смущение. Но мигом смекнув, что ему надо быть осторожным, даже попытался улыбнуться. - Мы только добра желаем тебе, Керимкул-аке. Быть родным такому аксакалу, как знатный Алымбек большая честь...
- Буль проклят твой Альмбек по сельмого колена! прервал его Керимкул. - Какой калым он обещал за Гульбару? По девять пар всех видов копытных? Скакуна, кобылицу, корову и баранов Токтосуну? Наверно, много у манапа лишнего скота. Так вот передай своему манапу: мы не принимаем такого калыма, а требуем пять раз по столько, и этот скот пусть завтра же он пригонит в Уч-Булак, а мы его отдадим беднякам авла. И еще пе-

редай старому шайтану, имеющему трех жен, что Гульбары он не увидит, как не увидит дня своего рождения... А теперь пошли вон, нначе я прикажу арестовать вас и посалить в тюрьму. Кет!

Джигиты молча повернули коней.

— Так, так, друг. Это им наука, — улыбнулся Логвиненко. — Хотела лиса поживиться курятивой, да ушла с голодным брюхом. Правильно сказал, Керимкул, калым отлашь бедвякам. Но поигонят ли они скотицу?

 Не пригонят — сами возьмем. Теперь я не дам покоя Алымбеку, возьму и с Осмона. Завоют, хищные волки! Керимкул, вполне довольный исходом дела, вернулся

в юрту Токтосуна, куда, как на радостный той, собрались все жители аила и гле уже бренчали струны комуза.

Узнав от своих джигитов о приезде в Уч-Булак отраа краснопендрейнев и о решении Кервмкула взять у него скот для передачи бедникам, Альмбек стал парыгать проклятия на головы и Кервмкула и Гульбары. Тайный замысел породинтые с представителем уездной власти и при помощи этого родства умножить свою власть и вливине в народе, не принес сму пячего, кроме

убытков и позора. «Бежать, бежать дальше в горы,— решил Алымбек, будь проклят и день и час, когда появился на свет Ке-

римкул!»

 Гоните баранов этой поганой букаре, приказал Алымбек своим джинтам, отсчитайте, сколько потребовал этот шакал, иваче оп липит меня всего скота...

В тот же дель Алымбек спядся с кочевья и паправился через горпый перевал на Иссыл-Куль, с намерением скрыться в глухих горпых трущобах на сыртах Типы-Піави. Вслед за Алымбеком погнал на дальне пастбица свой скот и Осмон, покинув навсегда родное урочище Уу-Булака.

Утром следующего дня жители анла получали муку, каждый из них со слезами радости благодарил Керимкула.

 Зло сделать легко, добро сделать человеку — трудно, — приговаривал Токтосуи, отвешивая муку. — Берите, ещьте, дети мон. Этот хлеб дал нам Ленин. Он — отец всех бедных людей на земле.

Логвиненко с отрядом красногвардейцев повез муку в соседний аил. Керимкул собрался в обратный путь в Пишпек. На прощанье он сказал Гульбаре:

- Не печалься, сестренка. Теперь уж Алымбек не посмеет взять тебя насильно в жены.

Рядом с Гульбарой стояла Салима. Она порывалась что-то сказать Керимкулу, но так и не решилась. За нее сказала подруга:

- Керимкул! У Салимы есть младший брат в Ток-

маке. Она просит узнать о нем.

— Гле он?

- В детдоме.

У тебя больше нет родных?

 Отец и мать умерли, когда мы возвращались из Китая, - ответила Салима. - Я болела. Братишка остался один. Его увезли в детдом.

— Как его зовут?

Мамбет.

Керимкул задумался. Он посмотрел в печальные глаза Салимы, и что-то больно кольнуло его сердие. «Вот еще одна бедная сиротка,- полумал он. -

Сколько их еще бродит по земле в поисках приюта»...

— Хорошо, -- сказал он, -- заелу в Токмак, найлу твоего братишку. Я возьму его в Пишпек, учить будем. У нас там много киргизских ребят. Вырастут, хорошими джигитами булут. Прошайте, сестренки...

Жителн анла долго смотрели вслед Керимкулу, пока он не скрылся влали.

Кругом пвела весна. Она расцвела и в сердцах людей. спасенных для новой жизни.

## x

Весна шла веселая, голосистая, В сапах Пишпека на разные лапы шелкали и свистели соловьи, куковали хохлатые улоды. Яблони стояли, словно девушки в белых празличных платьях, развесив купрявые ветки, осыпанные пышным цветом. От шаловливого дуновения ветерка бело-розовые лепестки срывались и падали на землю. Отцвела лушистая сирень, все ярче зеленели вишневые сады, а над садами, над камышовыми крышами домов горделиво тянулись ввысь красавды-тополя. А когда на снеговых вершинах Киргизского Ала-Тоо догорали последние алые вспышки заката, сады утопали в дремотной тишине. И всю ночь до утра в зелени ветвей ликовали соловыи.

В один из таких лней веселого мая кавалеристы Логвиненко возвращались в казармы после тактических запятий в горах. В городе было оживленно. По улицам шли праздинчно одетые люди. Девушки встречали конников веселыми улыбками. Плавно покачиваясь в селлах, красногвардейцы с песнями полъехали к казарме. Логвиненко передал своего коня ординарцу и полозвал Васю Олей-

 Бачищь? Девчата пришли. И твоя сестренка влесь. Настя Олейникова — левушка лет семнаппати, смуглая, темноволосая, вспыхнула ярким румянием пол пристальным взглялом Логвиненко и смушенно опустила ресницы. Но потом смушение исчезло с ее лица. Слвинув брови. Настя отвернулась и, гордо вскинув голову, подошла к парию, стоявшему неполалеку. Тот, ваяв Настю под руку, направился к группе левушек.

Логвиненко, проводив ее взглядом, сказал своему apvrv:

— Нам. вольным казакам, ничего больше не треба: конь лихой, шаблюка вострая, чарка горилки, полтавские галушки да хлеба краюшка, да чтоб нас все девчата дюбили: а матери их никогла не бранили...

 Не мало ли ты захотел. — сказал Вася. Певушки пружно расхохотались.

Настя стояла в стороне, опершись на руку парня, украдкой наблюдая за Логвиненко.

Стройный, подтянутый, с неизменной саблей на боку, Яша выделялся среди остальных той выправкой, которая приобретается видавшим виды солдатом. Под лучами солнца лицо его нылало, с губ не сходила улыбка, голубые глаза сияли, когла он с любопытством и запором посматривал на левушек.

Молодые люди шли по зеленому ковру луга, усыпан-

ному алыми пветами ликого мака. Перед ними во всей красе встали снеговые горы. За степью растянулась цепь зеленых холмов - первых привалков. Среди них возвышалась гора Босбольлок. За холмами — второй ряд отрогов, где нельзя уже различить ни зелени травы, ни буйного, весеннего цвета. Горы подернулись синей дымкой, А на фоне безоблачного неба вырисовывались острые вершины, покрытые вечными снегами.

С заоблачной высоты, из-за лединков и снегов бегут вниз ручьи. Они пеннтся, прыгают меж камней. Сливаясь друг с другом, ручьи образуют реки Аламедин и Ала-

Арчу. Никакая сила не может слержать их напора, и они. пробивая себе путь между горами, врываются в широкую долину. Здесь они перестают беситься и, сердито ворча. текут по раздольному и ровному скату в большую и бурную Чу — реку, что ухолит палеко на запад в пески Муюн-Кум.

Левушки и парни шли берегом Ала-Арчи все дальше и дальше. Там. у полножья гор. были вилны белые домики заимок, ряды стройных тополей. Река шумела, веселая, бойкая, сверкая на солние стулеными ледяными струями. В траве шла хлопотливая работа: по свежим весенним дорожкам бежали муравьи, таша обломки сухих стебельков. В воздухе, напоенном ароматом пветов. гулели шмели. Жаворонок взвился в небо и трецеща крыльями, застыл на месте. Он увидел девушек в светлых платьях, молопых людей в гимнастерках пвета весенней травы, дальние горы и, ликуя, радуясь весне, залился веселой трелью.

Яща залюбовался открывшейся картиной. Песня жаворонка пробудила в его серпне чувство необъяснимой радости.

 Хотите, певчата.— сказал Яша.— я вам пветов нарежу, будем плести венки.

Обнажив шашку, он быстрыми и ловкими движениями подрубал хрупкие стебли ликого мака. Настя подняла один из срубленных пветов и полнесла его к лицу. Лепестки нежно пошекотали ее губы. Она подняла голову и встретилась взглядом с Яшей. Тот мітновенно вложил саблю в ножны и, поравнявшись с девущкой, заговорил:

 Нельзя. Настенька, забывать старых прузей. Я вот хорошо помню, как мы встретились в Лубовом парке. когда там шел митинг. Мы с твоим братом тогда в красногвардейцы записались. Он познакомил меня с тобой. Я еще полумал: «Вот славная левчонка, хорощо бы с ней завести пружбу». А ты взяла да и скрылась. Потом такие дела пошли, не до того, чтобы о девушках пумать. А вот эту встречу я не забыл...

 Я не скрывалась, — ответила Настя. — Мы с полругой были по конца митинга, когда весь народ пошел на Базарную улицу. Это вы с моим братишкой загордились. Вам ли с девчонками время терять? У вас есть барышни...

 Вот уж неправда, так неправда. Никаких барышень у нас нет.

 Рассказывайте сказки, — улыбнулась Настя, - я все знаю.

Она весело рассмеялась и побежала догонять подруг. Яша посмотрел ей вслед и прибавил шагу. «Вот хитрая девчонка! Что она говорит? Какие барышни?»

Девушки собирали цветы, плели венки и пели:

Улетела пава через синие моря, Уронила пава с крыла перышко...

Песня пробудила в сердце Яши грустные думы. Он вспомнил родное село, свою короткую, проведенную в труде юность. Но тут же отмахнулся от воспоминаний и снова стал следить за Настей. Она, поглядывая на него, лукаво улыбаясь, пела:

> Мне не жалко мать, отда, Жалко молоппа.

Черные, туго заплетенные косы змеились на спине. Она прикрыла лицо от солнца голубой косынкой и, придерживая ее кончиками пальцев левой руки, изредка поглялывала на Яшу.

Он взял под руки двух девушек, шутил и смеялся с ними, но совсем не весело было на душе. Сердце было охвачено непонятным волнением. Неужели это она, его любовь, которая виделась еще в неясных снах юности? Настя шла рядом, но шла под руку с другим и, как видно, не думала о нем, о Яше.

Проводив девушек, Логвиненко и Вася возвращались

в казарму.

— Сестренка у тебя гарная, — сказал Яша. — Ты помнишь, я познакомился с нею пол Новый гол, когда только создавали дружину. А что скажешь, браток, если я буду гулять с нею?

Что сказать? Если понравишься — гуляйте себе на

 Правда, Вася!.. Я напишу писульку, а ты Настеньке передай... Только не говори ей ничего, о чем мы с тобой говорили. На записку Настя не ответила. Логвиненко жлал не-

сколько дней, а затем не выдержал, подседлал коня и поехал в Дунгановку, где жила Настя. Домик Олейниковых был ему знаком только с улицы. Он приютился в тени карагачей. За пувалом были видны кудрявые яблони в цвету.

Не слезая с коня, Яша постучал в калитку. Из дома вышла мать Насти, Софья Антоновна, и с удивлением посмотрела на всадника.

Здорово, мамаша! Василий дома?

Спрашивая это, он следил, не откроется ли дверь домика, не выйдет ли Настя?

 Нет его, он на службе, в казарме, — ответила мать. Я знаю, он служит под моей командой, да сегодня

отпущеи... А Настенька дома?

Софья Антоновна вопросительно посмотрела на Яшу и ответила:

Дома. Заезжайте во двор, товарищ командир.

- Спасибо, мамаша! Некогда мие. Выбрал одну ми-

нутку. А вы позовите сюда Настеньку на пару слов.

Мать ушла. Короткие минуты показались Яше долгими, как час ожидания. Он немало потрудился над письмом, стараясь как можно лучше выразить свои чувства.

Дверь дома отворилась, и по двору в таком же светлом, как цвет яблони, платье прошла Настенька, приоткрыла калитку и, смущенио улыбаясь, остановилась около темного ствола карагача.

Добрый день, Настенька.

Добрый день...

- Вот заехал, чтобы тебя увидеть... Ждал, ждал ответа на письмо и не дождался. Настя рассмеялась:

- Зачем писать, когда можно так сказать.

- Можно было и сказать. Да думал, если написать, так вроде лучше выходит. Вот я еще одно письмо настрочил, хотел, чтобы как у Гоголя в «Майской ночи». Читай и удивляйся! А когда написал, вижу: нет, не получается! Ну, все равио. Хотел бы я, как тот казак Левко, взять в руки бандуру да пропеть под окном любимой Ганны песню. Да что делать, не выходит моя Ганна, не отвечает на письмо. В другой раз поговорим... Сейчас спешу!

Яша торопливо подал Насте конверт. Он хорошо говорил по-русски, ио часто прибегал к украинской речи. Так и теперь, натянув поводья, он сказал с веселой . улыбкой:

До побаченья!

Логвиненко быстро повернул своего серого в яблоках коня и поскакал. Настя, зажав письмо в руке, с недоумением посмотрела ему вслед. Она вошла в садик, уселась на скамью и стала читать. Лицо ее виачале было серьезным, затем покрылось румянцем, а под конец на нем появилась довольная улыбка.

Узнав о приезде Логвиненко, отец Насти, Моисей Петрович, разгневался не на шутку:

Завела дружбу с солдатом. А мать смотрит сквозь пальны. Гуляй, мол. почка!

Опомнись. Моисей, своей лочке я не лиходейка.

Какой он солдат? Он Васин командир. К Васе приезжал.
— Зпаю, к какому Bacel — негодовал отец. — Девчонке только семнадцать исполнилось, а от женихов отбоя нет...

Мать, гордая тем, что хорошо воспитала дочь, сказала:

— Вот и ладно. Люди-то видят, в какой семье На-

стенька выросла.

— То-то возросла, да не доросла,— ворчал отец. — Знаю я этих военных, все их повадки взучвя, сам был солдатом. Закрутыт голову девчонке, а потом, глядник, уедет, и моннай как заяли! А ты скотри, мать, сели Насти еще хоть раз выйдет к нему за ворота, вам обезам достанется. Ежели оп подобуз-поздорому, так пусть в дом заходит... А то, видишь, на коне подъехал, комиссара преставляется... Знаем чляця!

Настя, слушая отца, кусала губы и молчала. Он задел

ее самолюбие. Обращаясь к дочери, отец заявил:

— Чтобы этого больше не было. Ты не прыщееса какая-пибудь, а дочь честных родичелей! А он тоже не рыцарь, чтобы на коне под окнами разъезжать. Есля я увижу этого рыцаря еще раз около своего дома, возьму палку и обломыю ему ноги.

Настя ничего не ответила и вышла в сад.

По рассказам брата, Яша был хорошим парпем. Среди краснотавраёцев он пользовался всеобщям уважением, как умимій и толковый командир. Но она была к нему равнодущила. Первое письмо Яши тоже не пробудило в ней никаких чувств. Но после того, как отец приказал ей сидеть дома и никуда не выходить со двора, у нее возмикло чувство протеста и желание пойти наперекор. «И не затворицца, чтобы сидеть дома, как в тюрьме»,—решила ола.

Вечером они встретились около Дубового парка, у полноводного арыка, где в быстром беге по камням лепе-

тала студеная горная вода.

— О чем вы хотели говорить? — спросила Настя. — Я слушаю.

 Говорить? — улыбнулся Яша. — Красиво, как пишут в книжках, я не умею.

— Значит, не о чем? Тогда я могу уйти...

Нет, нет, Настенька, подожди! — остановил он. —
 Пойдем, погуляем по парку... Вечер такой хороший!..

В центре парка, на площадие, военный оркестр гарнязона пграл вальс «Осенний сон». Среди многих груб выделялась одна, она с особой силой и миткой неквостью пела без слов о многом, волювала сердце. Яша, легко касаясь руки девушки, тихо, почти про себя, вторил звукам знакомой мелодии. Как-то медленно, задумчиво, по всегия в изучкое м нязовение глухо бил бавабат.

По аллени парка прогуливались пары. Сквозь густую листву дуба кое-где падали бледные пятпа луппого света. Воздух был напоен прохладой. Как легко и хорошо было в эту минуту на сердце Яши! Он был счастлив, счастливее всех на свете. Настя пла рядом, не отнимая руки.

Они долго бродили по парку, говорили о всяких пустяках. Лумая о другом, чего никак не могли, не смели

выразить словами.

Поздним вечером Яша проводил Настю в Дунгановку. С гор веял легкий ветерок. В окнах домов давно были погашены огни. Тихая улица городской окраины была безлюдна.

Около дома Насти они присели на скамейку. При свете луны лицо девушки казалось бледным. Таниственно темнели ее глаза. Яша восхишенно говорил:

 Лицом ты похожа на цыганку, а характер у тебя дюже теплый. Ты словно моя родная сестра, и мы с тобой с детства были знакомы. Не говори мне больше вы. Я не панский сын. Будем друзьями.

Хорошо, будем друзьями,— улыбнулась Настя.

Яша порывисто привлек ее к себе и крепко поцеловал в губы. Настя вырвалась и убежала. Звякнула щеколда калитки, хлопнула дверь.

Яша стоял с распростертыми руками у тенистого карагача. Когда все затихло, он выругался. «Вот чертов дурень! Кто же так делает? Теперь все пропало!»

Долго прислушивался. В Настином саду запился, защелкал соловей. Поправив портунею, Яша быстро пошел по направлению к казармам.

Дни проходили в завитиях по службе, но что бы Яша ни делал, образ любимой девущики всюду преследовал его. Однако Настя не подавала о себе вести. «Обиделась? — думал Яша. — Или отец запретил гулять?» О ведружелюбии отца Насти он знал. Помныл п протулку за город, когда Насти пла под руку с какимто штатским молодым человеком. «Нет, Насти не любит меня».

Вася был очень огорчен размолькой Яши и Насти. Он любил своего командира, любил сестру и хотел, чтобы они были вместе. А Яша делал вид, что не придает осо-

бого значения молчанию девушки.

Однажды Логвиненко возвращался из Ново-Покровки в город верхом на коне. Он ехал проселочной дорогой через Токолдоли. Утром, когда оп пересажкал Аламедвику, вода в реке доходила колю до колена, а на обратном пути он увидел перед собой грозный поток. Ночью в горах прошел сальный ливень, и от бурного таявия спета к полудию Аламединка превратилась в широкую буйную реку, как в половодье.

Нив приостановил коия, раздумивая, где лучие перекать реку вброд, и вдруг увидел девочку, увлекаемую геченцем; из воды на некоторое время показалась кисть ил с кони, на ходу сбросля рубаху, скинул сапоги, брюки и квиулся в воду. Одна мысль овладела им — спасты угопающую. Яща быстро настиг ее, схаятил левой рукой поперек туловищь. Течение подкватило его, понесло вина. Лив авиряженно греб одной рукой, отбивался ногами, по скоро повял, что он во власти грозкой стяхии. Еще полали ч поворота реки он заметия большой куст шиповника. Его кории, подмытые потоком, полоскались в воде. Напратая последние усквимя, Яша стал трести к берегу. Почти взнемогая, он схватился рукой за кории и почувствовал под ногой земля.

Спасенная девочка лежала неподвижно, безжизненно смежив веки. Яша приник ухом к груди и ощутил слабое дыхание, нашупал пульс.

Со всех сторон к Яше бежали люди. Кто-то на бегу кричал:

Качайте, качайте скорей, не то помрет!

Яша вспомнил — читал раньше книжку с советами, что надо делать с утопленником. Не теряя ни секунды, он стал делать искусственное дыхание.

После долгих усилий изо рта утопленницы сильной струей хлынула вода. Девочка очнулась, приоткрыла глаза.  Где я? — с изумлением глядя на Яшу, спросила она.

Мокрое платье прилипло к ее телу. Худенькая, бледная, она лежала на спине, вытянув босые ноги. Когда она увидела вокруг себя толпу людей, ее лицо покрылосьстидливым румянцем.

Жива девчонка! А мы-то думади...

— Паревь-то какой молодец! — говорили в толле. Пока Яша возился с утопленницей, ему принесли одежду и сапотв. Он поспешно задел брюки и рубаху на мокрое нательное белье, натянул на воги сапотв и, еще не застечнув гимнастерки, снова полошел к левочке.

Чья ты, девочка? Как тебя зовут?

— Тоня... Глебова.

Где живешь?

— В Дунгановке. На Ключевой улице.

 Как же ты сюда попала? — продолжал допытываться Логвиненко. — Купаться в реке вздумала?

Я не купалась. Хотела речку вброд перейти.
 Вот какая отчаянная! — строго заметил Яша. —
 Разве можно в такой разлив ндти вброд? Ну, что же садись на коня, довезу тебя домой. Да поскорей, а то еще

ваболеешь после такого купанья.
Яща сел верхом. Ему помогли усадить девочку позади. Тоня, не задумываясь, храбро вскарабкалась на коня и обхватила обемми руками своего спасителя.

— Держись за меня крепче,— сказал он. — Не боипься?

С вами не боюсь.

— С вами не ооюсь. Логименско напрами коня берегом реки вверх по течению, выбирая наиболее удобный брод. Ехать к Лебединовскому мосту оп не захотел, надрелял на своего коня и, когда увядел широкий перекат, где река дробилась на несколько ружавов, решиля, что это самое удобное место для переправы. Конь смело вошел в воду, и первый рукав реки опи переехали спокойно, второй оказался постольным руслом реки. Сделав неколько шагов, конь путливо повел ушами, всхрапнул и остановился. Отменять задуманное Лиш не плобил, уже испытаво опасность, он шел навстречу другой с упрямой решимостью и верой, что с ным вичего не случится.

— Но-но, Серко! Шо задумался... Но, дурень!..

Конь, повинуясь воле седока, тронулся вперед, но шел медленно, осторожно нащупывая дио, усыпанное камиями. Река глухо шумела. Вода косиулась стремени. Яша почувствовал, как задрожали руки девочки. Она так крешко дерржалась за него, что, казалось, никакая сяла не сможет огорвать ее. Конь, будто понимая, что он отвечает не голько за жизыь своего постоянного седока, по ва жизнь девочки, шен с большой осторожностью, строт оповодя ушами. Яша ослабял поводья и ухватился за луку седла, доверяв себя и девочку силе и стойкости Серок. Когда конь почувствовал, что главная опасность осталась позали, он прибавил шату и последний мелкий перекат преодолел почти рысью. На берегу он пошел ровным шагом, довольно отфыркаварьс в кусая удила.

- Остановите коня, попросила Тоня.
- Зачем?

Я пойлу пешком.

Яша помог девочке сойти на землю, спрыгнул сам, ласково потрепал гриву Серко.

— На тебе платье мокрое, — заметил Яша, — не простынешь?

— Нет, ни за что. Почему я должна простыть? А вы? — Й? — улыбнулся Яша. — Я человек военный, про-

стывать мне по уставу не положено.

Нень был солиечный, жаркий. Платье Тони быстро
высыхало. Певочка не спенила уйти, исполюбья смотреда на Лотвинению. «Какой он добрый, — подумала
она — Как сел высо.

А между тем ее спаситель, сердито насупив брови, говорил:

- Таких озорных девчонок треба учить, да еще как учить — ременным кнутом. Это тебе паука. Не зная броду, не лезь в воду. Вот я скажу твоему батьке, он тебя проучит.
  - Откуда вы знаете моего папу?

— Знаю. Инженер Глебов. Кто же его не знает?

- Мой папа меня еще ни разу не бил. Я чертежи его порезала на выкройки, на качелях качалась и упала, а один рад, когда была еще маленькой, дралась с мальчишкой. И тогда он не бил.
  - А ты думаешь, что теперь большая?
  - Конечно, уже большая.
     Сколько же тебе лет?
  - Уже много. Четырнадцать.
    - эже много, четырнадцать. Логвиненко рассмеялся:

- Такие большие еще в куклы играют, а ты, видишь, портнихой заделалась, инженерские чертежи на выкройки порезала. Ну, сразу видно, что плохо батько учил.

Какой вы вредный. — обиделась Тоня и надула

губки. - А как вас зовут?

— А зачем тебе энать?

— Я должна знать, кто спас меня. Если папа и мама спросят, что я скажу им?

 Это необязательно. Поспеши, девочка, домой. Там давно ожидают озорницу.

— Ну вот, правда, вредный!.. Я сначала думала, вы

добрый и хороший, а вы такой вредный, такой... Тоня не договорила. Глаза ее сверкнули обидой. Она

была готова расплакаться.

- Ну, ну, скажу. Не сердись. Зовут меня Яков, фамилия Логвиненко, по батюшке Никифорович. Да передай поклон от меня батьке своему, товарищу Глебову. Если бы все инженеры были такими, как твой отец, наше дело пошло бы далеко в гору.

Тоня улыбнулась, отчего на щеках показались ямоч-

ки. Она быстро тряхнула руку Яши:

- До свиданья, товарищ Логвиненко!

На следующий день Логвиненко сидел в доме Глебовых, и отец Тони, мужчина лет сорока, с маленькой бородкой и чисто выбритым лицом, на котором еще цвел

румянец, рассказывал о своем заветном деле.

- Вы, наверное, знаете, Яков Никифорович, я пришел в Совден одним из первых и предложил свои услуги. Я горю желанием работать, принести больше пользы своими знаниями. Но что получается на деле? Одна канитель. Посадили меня в земотдел ведать делами водопольвования. Правда, эта работа тоже необходима, но с ней справится любой мало-мальски грамотный человек. Посудите сами, какой смысл сидеть инженеру в канцелярии и возиться с бумажками. Мне надо строить, строить... Мне нужно живое дело в руки.

- Еще немного терпения, Павел Алексеевич, вот со-

беремся с духом, начнем строить.

- Когда же, когда же, милостивый государь, вы с духом-то соберетесь? — перебил его Глебов. — Жизнь своего требует, она не стоит на месте. Мы для того и революцию совершили, чтобы на развалинах старого начать строить новый мир. Вот посмотрите, что у меня в атой папке...

Глебов взял папку с чертежами и развернул перед собеседником схематическую карту Чуйской долины.

— Многие дин и бессонные ночи, батенька мой, над отими чертежами проведены. Ведь у нас такая благодатвая земля и лежит веками пикем ие гропутав. Дать этой земле влагу, а вся Чуйская долина будет цветущим садом. А что теперь? На жалких касимах земли трудится парод, томится без воды. А вода — ее миллионы кубометров — бесплодио теряется в песках пустыни. Мы с вами, Яков Никифорович, призваны позаботиться о благе народа. Таком целу не жаль отдать всо жизыв без остатка.

Погвиненко, гляди на карту, представил будущее его родной долины в верховых Чу; там, где река делала кругой поворот, встала высокая длогина, образу отромное искусственное озеро — Орго-Токой. Такие же водосмы, хотя меньше размером, обозначались на Ала-Арче, выше Пишпека, у скал Чумыша. Долина изрезава сетью Канадов, несчишх клагу подям длаятелиям. слаги Аканадов, несчиших клагу подям длаятелиям. слаги

Это моя мечта,— сказал Павел Алексеевич, бережно сворачивая карту.
 Ради такой мечты стоит жить и трупится. Не правла ли?

 Вот, когда покончим с буржуями, за это дело возъмемся,— сказал Логвиненко. — Обязательно возъ-

мемся. Построим и плотины и каналы.

 Вашими устами да мед бы пить, Яков Никифорович. Я надеюсь, что вот, когда все мы, советские работники, дружно возьмемся за дело — гору свернем, любую преграду одолеем.

Поганиенко внимательно слушал инженера. А Тоня, на протяжении всего делового разговора отца с гостем неотрывно глядела на Яшу. «Вот я уже вънобилась в него. Не дай бот, если пала и мама ужнают... Нег, нег. Ни за что пе узнают. Я ужею хранить тайну. Разве только Любке васскажу».

В компату вопла мать Тони — Анна Павловна. Несмотря на солидный возраст, она была еще красива. Худенькая дочь, как успел подметить Логвиненко, была точной копией матери.

Анна Павловна приветливо улыбнулась Яше и вступила в беседу с той простотой и естественностью, какая приобретается с годами. Яша, наоборл, помузствовал себя так, словно он в чем-то провинился и теперь не знает, чем загладить свою вину. Эта неловкость не покидала его все время, пока оп был в доме Глебовых. «Интеллигенты, ничего не скажешь,— размышлял оп.— а я то, дурень, два класса кончил. Куда мне до них!»

- О большевиках говорили, что они интеллигенцию преследуют, сажают в тюрьмы, расстрепивают. Какая дикосты!. — говорила Анна Павлонна. — А вот мы с вами, с большевиком, сидим у нас в доме и беседуем, как старые дочзья.
- Мало ли, что говорят, Аниушка, заметил Павел Алексеевич.— Но мы знаем, из каких зловонных источинков исходит подобная клевета. Это от кадетов. С ними мы сталкивались еще в студенческие годы. Подлый народец.
- Заходите к нам почаще, любезно улыбаясь, говорела хозяйка. — После того, как вы спасли нашу единственную дочь, вы маш самый близкий, самый дорогой друг. Вы любите читать киния? У нас, как видите, неплохая ломанияя быблинства. Уго вы матали?

помашняя библиотека. Что вы читали?
— Читал Пушкина, Гоголя да еще Тараса Шевченко.
Яша подошел к книжному шкафу. Тоня последовала

- за ним.
   Богатая библиотека,— восхищенио заметил Логвиненко,— сколько надо времени, чтобы все книги перечесть? Жизни не кватит!
  - Я читаю не все, а только которые правятся.
  - Ну вот эта, допустим, что за кинга?
     Генрих Сенкевич. Польский писатель.
  - Польский? Не читал,— признался Логвиненко.—
- О чем он пишет, этот Сенкевич?
   Обо всем. О жизни в древнем Риме, о Польше, о том. как поляки с неменкими выпарими воевали.
  - Интересно?
- Очень интересно,— отозвалась Тоня,— хотите, вместе будем читать?
- Спасибо, Тоня, если будет свободное время, почитаем. Я очень люблю читать кинги.

Логвиненко ушел из дома Глебовых возбужденный всем, что довелось ему увидеть и о чем говорить.

Теперь на досуге он иногда забегал к инженеру за книгами, много читал, пытаясь этим отогнать беспокойные думы о Настеньке.

В эти дни тревожная весть взволновала всех жителей города. Белогвардейские атаманы, по слухам, намеревались взять Верный, Пишпек и идти далее на Ташкент с

тем, чтобы захватить все города Туркестана. Пишпекский советский полк был приведен в боевую готовность. Со дня на день ожидали приказа о выступлении на формт.

на день ожидали приказа о выступлении на фронт. И Логвиненко перестал посещать дом Глебовых.

Однажды Вася передал Логеннению привет от Настя, Этим она дала понять, что ищет свядация. И вот они встретились вновь. И эта встреча в темпый ангустовский вечер напомилла им вседу... С далежих спежных пор тяпуло прохладой. Япил, теперь уже не стесняясь, говорил о пережитой им тоевоге.

— Настенька, мы сегодня здесь, а завтра — там. Нам теперь не до песен и плясок, а вадо вдти на беляков. По разве сердну подашь команду «кмрано»? Сердце не слущает такой команды. Вот, может быть, завтра мы слдем на коней, да и полетим за Курдай, по где бы я ик был и что бы ни случилось, как я могу забъть Пишпек?

Они шли той же тихой улицей в Дунгановку, и те же высокие тополя над головами тихо перешентывались меж-

ду собой.

Около дома Насти они остановились, и Яша, думая о

скорой разлуке с девушкой, стал суровым.

— Плохо все получилось, Настенька. Может быть, лучие было бы и не встречатыся. Тьой папаша правду сказал: не следует тебе с военными дружбу водить... Вот разобыем беляков, будем живы — домой вернеемся. Может быть, тогда встретимся иначе? Правда? А может, и не встретимся?

Настя молча слушала его горькое признание. При мисли о том, что скоро она должна будет расстаться с Ящей и, возможно, навсегда, сердце ее дрогнуло.

— Это неправда, Яша...

— Что неправда?

 Ты знаешь сам. Если уедешь, я напишу тебе больнюе письмо. Все напишу. Тогда ты поймешь все.

Настенька приникла к нему, обняла за плечи, крепко поцеловала в губы и убежала.

До свиданья, моя радость! — крикнул он вслед.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Гоуж тавля в мареве летнего эпом. С юго-востока вело дыханнем пустыни. Небо висело над городом знойным покрывалом. На пыльных улицах Кульджи редлие прохожие пратались в тепь карагачей и верб, замирал базар и только, когда над городом опускался вечер, наступало оживление. Уйгуры зачию завывали в харчевии любителей лагиала. В катайском цирке поражали зрителей фенусинки-шпагоглогатели, дрессировщики змей, искуспые эпвялибовсты.

Хозяни опнекуральни в ожидании постоянных клиентов открывал узкую калитку своего заведения. В базарных чайханах на нарах рассаживались посетителя, пяли кок-чай, вели беседы. За высокими степами дувалов, в домах, обращенных бумажными окнами в скрытые вворики,

протекала своеобразная жизнь.

После долгого пути по Китаю и Монголии Гарри Уорд остановился в Кульдже на центральной улице, неподалеку от дома военного губернатора. Проклиная свою судьбу, Гарри со скучающим видом бродил по безлюдным улищем Под ветрами пустини лице его стало броизовым, белокурые волосы выгорели и казались совсем белыми. В сюм дващать сремь лет, полыми энергии и кивотной спыы, Гарри викогда не учкывал. Но па этог раз даже его американская повывунка всегла улибаться изменила ему

«Черт меня дервул послушать Франка! Не дучше ли было бы остаться конторицком у Гонкинса на Пятой авеню? У меня была сбережения. При помощи отда или какого-либо счастливого случая и мог бы и в своем родно породе сделать карьеру, сиять хорощую квартиру, жениться на Эллен... Или уж уехать, так в какую-либуль из сгран Европы. Но Франк расковливал Азию, дворцы Пекина, китайскию нагоды, бумажныме фонарики. Неверомы дальные страны, сложную острою борьбу и долары,

доллары...»

Уорда готовили для работы в России и странах Азии. Его долго учили искусству перевоплощения. В Нью-Йорке он жил с русскими эмигрантами, упорно изучал русский язык, русскую историю, русский характер, быт, культуру. И вот настала пора, когда его учитель

 Ну, Гарри, теперь я готов на любое пари, что никто не узнает в тебе американца. Ты настоящий русский

парень из Московской губернии.

Ему пришлось ехать в Россию окольными путями. Он побывал в притонах Шанхая, на улицах Пекняв, ездил на рикше, ночевал в китайских доминах, видел невообразамую сумятицу Харбина, одолел тысячеверстные караванные пути Монголия и Синьцаяна, в все это оказалось пе таким заманчивым и красивым, как риссовал Фронк.

Вечером Гарри остановился около уединенного дошика, скрытого за высоким глинобитным дувалом, и резко постучал в калитку. Ему открыл китаец с длинной косой. Подняя над головой фонарь, заискивающе улыбаясь, хозяин освеломился:

Русски господина капитана не пъяна?..

Какое тебе дело, пьян я или не пьян. Не валяй дурака, ходя.

 Моя дурака не валяй, — сказал хозянн, сердито сверкнув раскосыми глазами, — вчера была многа русски офицера пьяна, шибко ругался и дрался...

Я драться не буду,— примирительно сказал Уорд

и небрежно сунул в руку хозяина две керенки.
Тот мигом повеселел и повел Уорда в садик. Минут

через пять китаец возвратился и пригласил в дом.

— Для русски капитана много хорошо буди, — таинст-

 для русски капитана много хорошо оуди, таинственно улыбаясь, проговорил он.

Уорд открыл дверь и остановился. На кане, покрытом ковром, облюютись на подушку, свдела молодая женщина в легком шелковом камоно, такая же белокурад, как его Эллен. Из-под червых толках бровей-стрелок на него смотрен синие, глубокие, как омуты, глава в червых респиах. Незнакомка молча посмотрела на Уорда, привстала и сказала:

Проходите, садитесь.

Гарри сел и продолжал смотреть на нее, не в силах оторвать взгляда. «Откуда она, как она попала в эту китайскую фанзу? Прическа, как у Эллен, а лицо — нет, не может быть викакого сравнения!

Извините, сударыня, мне хочется закурить.

Уорд взял сигарету, зажег ее, медленно и глубоко затянулся, все еще продолжая смотреть на нее. Молодая женщина улыбалась: - Вы так пристально смотрите, словно узнаете во мне

старую знакомую.

— Нет, я вижу вас впервые и вот поэтому так смотрю. Скажите как вы попали в этот паршивый город? Кто вы? Откуда?

— Какой вы любопытный,— усмехнулась она,— я не могу отвечать сразу на все вопросы. Но, есля это вас так интересует, пожалуйсть. Меня зовут Леной. Моя Родина — Тула. Сюда я приехала с папой. По дороге мы лишнись ценных вещей и денег. Недавно папа умер. Я осталась без средств.

У вас есть кто-нибудь из родных?

Лена задумалась и после долгой паузы ответнла:
— Нет. я осталась опна.

— нет, я осталась одна

 Плохо, очень плохо, —пожалел Уорд. — А вы не обращались за помощью к нашему консулу полковнику Любе?
 Лена усмехнулась.

 Консул... Полковник Люба... Ему самому в пору открывать какой-нибудь притон. После свержения царя он остался лакеем без господнна. Износит последний полковничий китель и пойдет в услужение к китайцам.

 Печальная история, — вздохнул Уорд. — Но не будем поддаваться грусти. Жизнь нам дается лишь один раз, ее надо провести красиво, с шиком. Не правла ли? Разре-

шите, сударыня, называть вас Эллен?

- Это зачем? У меня свое хорошее русское вия. А вы любите, паверное, все заграннячное? Вот и мы с напов... Какая роковая опибка. Уехали за границу! — с горькой проценё воскликнула обыл к отпам с Синызане быля когда-то деловые связи. Вот она, заграница... Теперь все кончено...
  - На глазах у Лены навернулись слезы.

Разрешнте, Эллен, на одну мннутку.

Уорд поспешно вышел, постучал в дверь хозянна.

— Дай вина, ходя, самого лучшего. Вот тебе деньги, и, пока я здесь, чтобы ни один чужой человек не переступил

порога твоего дома. Понимаешь?

 Поннмаю, понимаю, господина капитана, — ответил кнтаец, с довольной улыбкой принимая пачку кредиток.
 Бутылка вина помогла забыть неловкость первой

оутылка вина помогла замъть неловкость первои встречи, и скоро Гарри и Лена, как старые знакомые, непринужденно болгали о всяких пустяках.

Из рассказа Лены он узнал подробности. Дочь дворянина, занявшегося торговыми делами, Лена провела детство и юность под родным кровом. Перед войной она окончила женскую гимназию. Война и революция лишили ее всего. И вот - Кульджа, глухой город китайской провинции...

О себе Гарри Уорд сказал только что он англичании по крови и русский по духу. Как бы между прочим. Уорд

препложил:

- Вернемся в Россию, Эллен? Что нам терять? Мы уже почти все потеряли.- А про себя подумал: «Красивая, умная. Прекрасная находка для нашей разведки. И мысль приехать с ней в Россию, назвав ее своей женой, показалась Уорду настолько заманчивой и увлекательной, что он упорно стал склонять ее к этому. Лена отмалчивалась, долго о чем-то раздумывала и наконец сказала:

Нет... В Россию я не поеду. Это невозможно.

 А что же,— спросил Уорд,— вы решили навсегда остаться в китайской фанзе?

 Нет, не навсегда, — ответила Лена и посмотрела на него с загадочной улыбкой. Утром следующего дня все выяснилось. Лена призналась:

- Я не могу ответить согласием на ваше предложение. У меня есть муж.

Гарри остолбенел.

— У вас... муж?

 Да, Василий Александрович Соколовский, капитан лейбгвардии его величества Московского полка, георгиевский кавалер, -- с гордостью произнесла она его полное звание. - воевал в Карпатах.

— Где же он теперь? Здесь в Кульдже.

Но почему же вы тогла...

Лена нервно рассменлась, и у нее на глазах, так же как и вчера, выступили слезы.

- Ах да... Понимаю, понимаю, пробормотал Уорд, вам не на что жить... Но почему же нельзя найти другое занятие?
- Здесь, в Синьцзяне? Какое занятие может найти гвардейский капитан, да еще вдобавок ни к чему не способный русский дворянии? Боже мой, какой вы наивный, Гарри!

— Гле же ваш муж?

- Он запил. Вторую неделю пьет. Вы его можете встретить в одном из притонов, где курят опиум и гашиш.

— Он курит опиум?

- Нет, по этого он еще не пошел.

- Муж хорошо знает, на какие средства живет?

- О, если бы только знал! горько усмехнулась Лена. — Тайно от него принимаю гостей. Лишь бы платили деньги. Я содержу Васю. Это мне стоит много хлопот и денет...
- Вы, дорогая Эллен, наверное, согласитесь, если вместо многих вы будете иметь одного?

Вам это будет очень дорого стоить.

Пока что я даю тысячу американских долларов.
 На первый случай вам этого хватит, чтобы устроить свою жизнь.

Лена с изумлением смотрела на него.

Откуда вы можете взять такие леньги?

Они есть у меня. Итак, решайте. Я жду. Согласны?
 Лена молчала. Предложение Уорда было настолько неожиданным, что она сразу не могла поверить в него.

Дайте подумать, сказала она.— Мы так мало знаем

друг друга.

На этом они расстались. Уорд решил, не теряя време-

ни, нанести визит русскому консулу.

В то время, когда он не спеша шел к зданию консульства, полковник Люба сидел в кабинете военного губератора Чжен Шеу-ше и при помощи переводчика горято и многословно доказывал правоту того дела, которое он начал по указанию русского посланника князи Кудашева, находящегося в Пекине.

Они сидели в кабинете, обставленном на европейский лад, но в простенках стояли огромные китайские вазы, по стенам на причудливых ветвях красовались сказочные птицы. В открытые окна сквозь шелковые кремовые зана-

вески проникало знойное дыхание города.

Чжен Шеу-ше неподвижно сидел в своем кресле и терпеняю ждал конпа длинной тирады полковника. На обоих были одинаковые чесучевые кители. Чжен Шеу-ше, плотный, грузаный мужчина лет сорока пяти, изредка обмакивал платком ляцо, выятврал вспогевший лоб. На шароком, смуглом его ляце не было и тени неудовольствия, Казалось, наоборот, от очень рад тому, что происходит, и готов слушать Любу хоть весь день. Губернатор, плотио скав тонкие губы, смотрел на полковника. В его глазах были видим ум в затаеннам хитрость.

Год с небольшим тому назад полковник Люба представлял и защищал интересы царской России, затем осталси коисулом временного правительства, а теперь, вот уже полгода, оставался представителем несуществующего го-сударства. Положение Любы было пастолько неопределенным даже смешным, что китайский губерватор мог бы отказать ему в приеме. Но, как естый восточный дипломат, Чжен Шеу-ше по-прежнему был вежляв и предупредиетеле. Губернатор корош опенкам русскую резь. Не владея правильным русским проязвошением, оп, чтобы не терять своего достомства, веста разговарная с Любой при помощи переводчика. Полковник знал это и потому еще больше нерванчал. На его загорелом ляце выступшаж красные патна. Будучи невысокого роста, Люба приподнимал плечи с полковничьним погонями, словно вытаясь казаться выше своего роста.

«Когда этот кнтайский мандарии перестанет играть комелию? Возмутительно!» — негодовал в луше полков-

ник и продолжал:

— Баше превосходительство, в стране, которую и представляю, щлет гражданская война... Директория, куда входят и правительство Великой Сибири, квляется законным русским правительством. Смею вас заверить, что недалек дель, когда самозванная власть большевимов будет свергвуга, и в России наступит мир и добропорядок. Россия и Китай всегда быля дружным соседами и жыли в мире. Между Россией и Синьдаяном, как вы знаете, существуют самые тесцию кокомические скаяза...

 Да, но теперь они нарушаются не по нашей вине,— с пронической улыбкой подчеркнул губернатор.

— Ваша провинция наводнена русскими поддавными, бежавшим от насилия большевиков. Вы, как губернатор провинция дружественной державы, должны оказывать нам всетческую помпы, способствовать собравнию сил для восстановленям поправних прав законного правительства. На этот счет вы, очевядно, уже вместе указания Пекняа. По крайней мере, так сообщих мие князь Кудаше»

 Мы, господин полковник, соблюдаем нейтралитет и не нмеем права вмешиваться в русские внутренние дела, кроме тех. которые касаются русских. бежавших в Синьп-

зян.

— Вот именто, — подхватил полковник, — об этом я и кочу говорить с вами. Русские подданные и, особенно, татарские кущцы, бежавшие из России, не выполняют своих гражданских обязанностей, отказываются платить налоги. Это нарушает пормальную работу консульства. Ми лишены возможности не только содержать наших военных вз эмигрантов, но даже не имеем средств для выплаты жалованья служащим консульства.

Губернатор многозначительно посмотрел на Любу, поняв, что вот этот вопрос и является главной целью его

визита.

— К сожалению, татарские купцы, — ответил губернатор, — жалуются на вас, полковник, что вы требуете с них незаконные налоги. Впрочем, этим делом должен запиматься гражданский губернатор. А я, со своей стороны, обещаю вам и в будущем защиту ваших прав от посигательств какой бы то ни было стороны.

И Чжен Шеу-ше встал, давая этим понять, что прием окончен. Ничего не добившись, Люба, раздраженный и

влой, быстро вышел из кабинета.

У русского ковсульства толивлись дикититы, о чем-то омивляемы переговаривансь между собой. При повижения прометия полковника джигиты, как по команде, замерли на своих местах. Люба, васушив брови, прошев в дом. жебинете его ждал сенретарь консульства Воробчук, бывший ветеринарный врач, бежавший из Джаркента после того, как там нала власть временного правительство.

Вы были у губернатора? — спросил Воробчук. —

Какие новости? Добились чего-нибудь?

— Дело дряпь, Воробей,— ответил Люба.— Если так будет и дальше, придется нам стобой идти по миру. В пору закрывать консульство. Проклятая страпа. До Пенкпиа отсюда, как до луны. Я не понимаю, о чем думает князь Кудашев? До сих пор от вего нет вичего, кроме бумажек, инструкций, а нужны деньти, девыть?

 Что же все-таки обещал губернатор? — с тревогой спросил Воробчук. — Неужто придется свертывать боль-

шое дело, господин полковник.

 Большое дело, — повторил Люба, — но разве у этого истукана добъешься чего-нибудь? Нейтралитет! Ни оружия, ни денег.

жия, ни денег.

— Знаете что? У меня созрела идея: с задержанных нами потребовать по тысяче рублей выкупа с каждого.

— А что это даст?

- Ну, как говорят, на безрыбье и рак рыба.

Это не выход из положения, а впрочем, действуйте.
 Черт возьми, нечего сказать, дожили!

 Кстати, господин полковник, сегодня я видел на базаре некоего Падлова из Джаркента. Ну и что? — насторожился Люба.

 Падлов был председателем Джаркентского Совдена.
 По его почину месяц тому назад Совден вынес решение обратиться к китайскому губернатору с просьбой выдать вас и меня в руки советских властей.

Мерзавцы! — вспылил Люба. — Немедленно задер-

жать этого Падлова и привести ко мне. — Слушаюсь, господин полковник!

— слумани, тоснодни пользова, когда тот собиралдвинчиты Любы скватили Падлова, когда тот собирался было присесть в харчевие. Молодой человек небольшото роста отбивался от двух дожих джинитов и кричал ввоимим голосом на весь базар, привлекая внимание прохожих:

— Что вы делаете, скоты? Не имеете права! Прочь руки!

Иди, иди разбойник!

Джигиты скрутили ему руки и повели. Такие случаи на кульджинском базаре были нередки, и никто на это не обратил внимания.

Падлова втолкнули в кабинет Любы и прикрыли дверь. Он, тяжело дыпка, остановился, посмотрел на полковничби погоны и по солдатской привычке вытялул руки по швам. Рядом с полковинком Падлов увидел ужмыляющегося Воробчука, знакомого по Джаркенту, и тогда ему все стало испо.

Вы телеграфист Падлов из Джаркента? — холодно спросил Люба.

— Да, я Падлов Иван Ильич.

Скажите, как и на каком основании вы перешли границу и очутились здесь, в Кульдже?

— Я гражданин Советской России. А переехал грани-

правидани сързавателни по делам службы, у меня есть документы. Задерживать и допрашивать меня вы не имеето права.
 Какое я имею право, вы узнаето потом. Вы были

председателем Совдена?

председателем совдена:

— И теперь я председатель Совдена. А что вам

угодно?

— Ничего не понимаю! — удивился Люба. Телеграфист, и он же председатель.

 — А тут и понимать нечего, усмехнулся Падлов, работаю на телеграфе, а выбрали меня председателем.

— Вот вы, Падлов, обвиняетесь в том, что на заседании своего Совдена потребовали от китайских властей выдачи вам, большевикам, меня, государственного консула. и моего секретаря, господина Воробчука. Что вы на это скажите?

 Я такого вопроса не ставил, — возразил Падлов, но можно бы поставить.

Значит, вы не признаете себя виновным? В таком

случае я вас задержу и поведу следствие.

— Не имеете права! — крикнул Падлов, — Мы

нейтральной территории и на равных правах.

— Имею я права или не имею, мы сейчас увидим. Позвать сюда джигитов! Люба вдруг вскочил со стула и, стукнув кулаком по столу, закричал: — Я тебе покажу. холопская морда, какое имею право! Джигиты! Взять преступника и посалить в зинлан!

Джигиты вновь скрутили руки Падлову и поволокли его из кабинета. Они подтащили его к яме в глубине двора и, прежде чем сбросить туда, общарили все карманы.

Акча бар! —усмехнулся один из них.

Полковник ходил по кабинету и в крайнем раздражении подергивал плечами. «Арестовать меня!.. И кто? Мужданы сиволапые... Я вам еще покажу, кто такой полковник Люба!»

В эту минуту в кабинет вошел Гарри Уорл. Он излали наблюдал сцену, разыгравшуюся около зиндана и теперь ждал, пока полковник придет в себя. Когда Уорд назвал себя, Люба остановился, лицо его мгновенно просияло. — Мистер Уорд!.. О, очень, очень рад... Какими судь-

бами? Когда вы пожаловали?

Два дня тому назад я приехал в Кульджу.

— Почему же сразу не явились ко мне? А я так ждал, так волновался...

Отдыхал после дальнего путешествия...

 О да! — подхватил Люба. — Что говорить! Совершить такое путешествие это выше всякой похвалы. Гле вы остановились?

В гостинице, около дома губернатора.

Это лучшее, что есть в Кульдже, но мой дом, мис-

тер Уорд, всегда к вашим услугам.

 Благодарю вас, я привык спать и в фанзе, и в шалаше, и лаже под открытым небом. А ваш дом по сравнению с тем, что я видел в пути — царский дворец.

Когла они, после обмена дюбезностями уселись на ди-

ван, Уорд сказал:

 Спешу вам, нолковник, сообщить радостную новость... Да, кстати, деньги вы получили?

- Какие деньги?

 Не получили? А я еще два месяца тому назад был свидетелем разговора князя Кудашева с адмиралом Колчаком. Вам для начала переведено ильтьоот тысят рублей, они уже, наверное, поступиля на ваш счет в отделение русков-интайского банка.

Люба в крайнем волнении потряс руку Уорда.

— Вот за эту новость большое, большое спасибо!

Это вам подарок адмирала Колчака.
 Скажите, а как он оказался в Пекине?

— О. рассказывать об этом длинная история. Адмирал Колчак был в загравичном павании, навес вязит начальнику генерального штаба Великобритания, был ринят военным министром ч Учистовом Черчиллем, побывал и тостях у нас в Штатах, участвовал в военных маневрах морского флота Соединенных Штатов, был принят превлентом Вильсовом. По пути из Америки оп сделал визит начальнику японского генерального штаба господину Ихара и генералу Танка. В Пекные вступил в деловые связа с князем Кудашевым и в Харбиве занялся собправием и подготовкой вооруженных сил. Колчак, так думают многие и так думаю я является самой выдающейся фигурой среди русского генералитета. Ему принадлежит большое бухущее...

— Каков он из себя?

— Не стар... Ему не больше торока пяти. Настойчим упорен в достижении цели. Как л заметил, в беседе о князем Кудашевым держал себя независимо, хотя и зависит от него как член правления интайско-восточной желеной дороги. Круг, горяч. Полон желанием скорее сразиться с нашим общим врагом, предан державам Согласия. Словом, умимы и талантяный командир.

- Какую же новость вы хотели сообщить мне, мистер

Уорд, торопил его Люба.

- Я почти уже рассказал вам ее. Нам с вами, господви полковник, предстоит работать на левом фланге огромного похода, который скоро, очень скоро начнется с востока.
- Скорее бы! потирая руки, воскликнул Люба. Как надоело ждать! Понимаете, наши офицеры здесь, в Синьцзяне, от безделья ведут беспутный образ жизни.

А теперь услуга за услугу.

Я слушаю вас, дорогой мистер.
 Вы давно в Азии, хорошо знаете этот край. Меня инте-

ресует Туркестан, в частности — Семиречье. Я надеюсь, что получу от вас необходимые сведения.

Охотно, охотно, с удовольствием.

 Кроме того, мне одному несколько неудобно переходить границу. Нужны спутники, хорошо знающие местность.

— Найдем и спутников, найдем!

- Вы знаете гвардейского капитана Соколовского? Знаю. Свяжнулся. Пьет. А ведь уминца, способный офицер... И я, к сокласняю, был лишен возможности помочь ему. Исна у него красавица и тоже... А почему вы споседи о Соколовской? Уже позакомы-чему вы споседи о Соколовской? Уже позакомы-
- янсь с ним?
   Ваше мненне, полковник, годится ли он в спутники для моего предприятия? спросыл Уорд, не отвечая на
- вопрос.
   Безусловно. Пьянство это временная блажь. От безделья. А дай ему настоящее дело в руки, он еще покажет себя.
- Хорошо. Об этом я постараюсь договоряться лично с ним, а теперь, господин полковник, поговорим о деле, которое меня занимает больше всего. Меня интересует Семиречье, где предстоит нам работать.

 Отлично. Я весь к вашим услугам,— склонился перел Уордом полковник Люба.

ред Уордом полковник Люба.

Когда он провожал гостя, джигиты заметили, что в этом штатском кроется что-то такое, перед чем преклоняется даже их грозный начальник.

В попсках капитапа Соколовского Гарри Уорд зашел в курпльню гашпина, где еще с улицы услышал шумпый говор и смех. Как только Гарри открыл дверь, раздался дружный хохот. Курильщики сядели вокруг достархавы, уставленного обильным угощением. Обериумпись к Уорду, показывал на него пальцами, они смеялись до слез. «В чем дело? Над кем они смеются? Надо мной? Ничего не понимаю»,—недоумевал Гарри.

В шумной компании курильщиков преобладали местные дунгане, уйгуры, кнргизы. Но среди них он увидел и русских эмигрантов.

 Тоспода, где я могу вндеть гвардии капитана Соколовского? — спросил Уорд у одного на русских курильщиков, по внду менее пьяного, чем остальные.

— Капитан Соколовский? Капитан Соколовский! — позвал тот. Ему никто не откликиулся. — Был капитан, да

сплыл,— сказал курильщик и, бессмысленно глядя на Уорда, запел:

Эх, шарабан мой, шарабан... А я мальчишка, да хулиган! Эх, шарабан мой, американка, А я левчонка, ла хулиганка!

Курильщики вновь разразились таким хохотом, что Уорду стало не по себе. Он выругался, хлопнул дверью и спова очутился на улице.

В курильне опиума Гарри увидел совершенно другую картину. В комнатах, отделенных друг от друга тонкими перегородками, сидели и лежали люди, преимущественво пожилые китайцы. Здесь было чинно и тихо, как на заселании английского парламента во время локлала военного министра. Главную священнолействующую роль играл хозяни курильни — селой китаец с длинной косой, в халате и тюбетейке. Он обносил курильшиков очередными порпиями опиума, а те были неполвижны и молча принимали из рук хозянна драгоценный для них дар. На Уорда никто не обратил внимания. Курильщики, погруженные в свои призрачные сны, сидели, не шевелясь, как изваяния, Особенно поразил Уорда вил одного. На кошме, у стены, силел китаеп с желтым, как лимон, лицом, обильно изборожленным моршинами. Сухая, лысая голова елва лержалась на тонкой и худой шее, казалось, она вот-вот отвалится. Старик силел, как живая мумия, закрыв глаза. На лице из-за обилия морщин нельзя было прочитать пичего — ни радости, ни печали.

Хозинн, есть у вас русские, громко спросил Уорд.
 Его слова в этой тишине прозвучали так громко, что старый китаец вздрогнул и открыл глаза. Многие куриль-

щики вскочили с мест, испуганно закричали:
— Al Al Что такое? Что случилось?

Разбойники? Русские капитаны? Чиновники даотая?

Бежим отсюда, нас продали!

 Успокойтесь, ничего не случилось, — сказал хозяни курильни, — садитесь, пожалуйста!

Курильщики снова уселись. Уорд с изумлением осматривался вокруг. Хозяни вежливо предложил ему свободное место у стены.

 Спасибо, я не буду курить,— сказал Уорд.— Мне сообщили, что у вас находятся русские офицеры.

 Русский? Есть, есть, — ответил длиннокосый китаец и пригласил следовать за собой. Хозяип провел Уорда по узкому коридору и открыл дверь в одну из компат, где за столом сидела компания подвыпвыних русских офицеров. В тарелках валялись объедки закусок, в стаканах стоял недопитый китайский ханшян. Уорд уселся рядом за пустой столик и заказал себе ужив.

- Господа! Хотите, расскажу, как я взял в плен одним своим батальоном австрийский пехотный полк? спросил один из офицеров.
  - Ер-р-унда... Враки, Василий Александрович...

Не любо — не слушай, а врать не мешай, — перебил

— не люоо — не слушаи, а врать не мешаи, — переоил
 его другой офицер. — Говори, Соколовский, мы слушаем.
 Уорд пристально посмотрел в лицо рассказчика. Вы-

сокий люб, длинный прямой нос, реако очерченные губы и под топкими бровими большие на выкате глаза, в которых было что-то туманное, белесое, как у закорелеслог наркомата. При дальнейшем наблюдении Уорд пашел в Соколовском и другие черты. Несмотря на опынение, гвардейский капитап был сдержан, говорил деликатно, отточенными фразами, подчеркимая их жестами изнеженной барской руки с длинимим сумими пальцами.

— Наша разведка допесла, что за польской деревной стоит пехотный полк противника,— рассказывал Соколовский.— Что ж, думаю я, австрияки боятся русского штыкового боя, как черт задана. Зачем ждать приказа выше? Я решя — пойдем в штыки. Развернуя батальоп в цень. Эх, наши русские солдатики-братики! Идут, мол-чат... Штыки наперевес, пица суровые, серые. Готовые смертью смертью смерть попрать. Это наша русская гвардия его величествая.

Соколовский остановился, перевел дыхание.

Да, идут наши гвардейские солдаты. Ни звука.
 Идут мерным шагом, котелок не прозвенит, лопата не застучит. И я иду. Подходим к окраине деревни. Даю команду:

Братцы, в штыки!.. Ур-ра!..

Солдаты с криком «ура» бросились вперед. Выбегаем ва околицу деревни, и что же? Перед нами, как на параде, поваводно, поротно, побатальонно стоит целый поли въстрайцев. Все держат руки вверх. Перед ними на вемваляется оружне. Одип рядовые. Офицеры все убежали. Что было — не могу описать. Приготовились к смерти, а тут — братавье. Наши солдаты обнимаются с австриянами, у миогих на главах слева.

Я подошел и одному австрийцу, он сидел на бревне. Его окружили наши солдаты. Слышу, говорит по-русски. Спрашиваю:

— Почему вы сдались в плен без боя? Где ваши офи-

перы?

— Наши офицеры — немцы, а мы все — чехи. Мы незахотели воевать против русских. Когда мой отец провожал меня на войну, встал перело мной на колени, плакал, молился богу, просил: «Сын мой, попадешь на русский фронт — сдавайся в плен». Я выполнил волю отца. Русские — наши братья.

Когда Соколовский окончил свой рассказ, один из

офицеров, опустив голову, с глубокой тоской сказал: Эх, Россия, мать родная, вернемся ли мы когда-ни-

будь домой? Соколовский полнял свой стакан с ханшином.

 Господа! Я предлагаю тост за матушку-Русь, за елинение славян!

Офицеры выпили. Уорд подошел к их столу. Госполин Соколовский...

- Я слушаю вас.

 Василий Александрович! Неужели не узнаете? Нет, не узнаю. Ваша фамилия?

- Вместе на Карпатах воевали...

Соколовский встал, подошел, пошатываясь, к Уорду, посмотрел ему в глаза и затем, приняв его за кого-то

другого, обнял за плечи.

 Голубчик! Петя! Какими судьбами? Дорогой мой! Садись с нами! Познакомьтесь, господа, мой фронтовой друг и однокашник гвардии поручик Петр Иванович Петушков. А я считал тебя погибшим. Мне передавали, что ты убит в бою под Львовом. Воскрес из мертвых... Господи боже мой... Вот встреча!.. Выпьем, господа? Ходя, чтоб тебе провалиться под землю! Еще две бутылки ханшина... Горячие пельмени... Манту! Ах, Петя, Петя... Вот она, жизны!..

Час спустя Соколовский и Гарри Уорд сидели вдвоем в комнате гостеприимного китайца. На улицах Кульджи уже не видно было прохожих. Город спал, утопая во мраке. И только в опискурильне все еще светился огонек.

Соколовский, вытирая пьяные глаза, говорил:

- Ак, Петя... Все кончено... Что прошло, того уже не вернешь... Остались одни мечты. Петербург. Жизнь великосветского круга... Балы... Гвардейская слава... Летом - Гурзуф, Ялта, Катания на моторной довке. Ласточкино гнездо. Кипарисы... А теперь?.. Тяжко мне, Петя. Задыхаюсь. Люди! Слышинь, Петя? Мы — конченные люди.

. — Нет, — возразил Уорд, — не все кончилось. Мы еще

скажем свое слово.

Петя, ты — романтик.

— Я? Романтик? Нет. я— реалист. Послушай, друг мой, какую правлу поведаю. Чехи, те самые, о которых ты сеголня рассказывал, полняли восстание. Вся сибирская дорога, от Урада до Владивостока, в их руках.

 Что? Что ты говоришь? — Соколовский, вмиг отрезвев, с изумлением смотрел на Уорда.— Чехи? Восстали?

 Па. Василий Александрович, чехи. Наши единокровные братья илут с нами. Они взялись за оружие, чтобы восстановить величие России.

 Не верится что-то... Неужели это сбудется? Россия. Россия! С тобой мы — люди, без тебя — ничтожные черви, прах земной! Ну, говори... говори. Петя... Ты возврашаешь меня к жизии.

 Я имею особые полномочия от командования союзников. — продолжал Уорд. — только не удивляйся. На досуге, в пругом месте, я все тебе расскажу. А здесь нас могут подслушать.

 Никто не услышит, Стены толстые, Говори, говори. Петя.

— Нашими лелами будет руководить американская военная миссия. Для моего предприятия нужны способные и преданные люди. Первым я выбрал тебя, моего фронтового пруга. Мы возвращаемся в Россию, нам еще предстоит борьба. Она будет тяжелой, будут и жертвы. Но чем умирать мелленной смертью в опнекурильне, не лучше ли умереть на поле брани.

Соколовский встал, сделал несколько нетвердых шагов по земляному полу. Казалось, он совсем отрезвел, липо

его горело.

— Петя, родной мой! Дай, обниму тебя... Я готов! С тобой - куда угодно, коть к дьяволу на рога!.. А как будет рада моя Леночка! Пойдем, пойдем ко мне, сию же минуту. Я нознакомлю тебя с супругой. Ходя! Окаянная твоя душа! Получай расчет. Мы уходим. Пошля, друг мой, пошли!..

На пругой день Гарри Уорд снова был у полковника Любы, и тот дал подробную информацию о Семиречье, о населении, о переменах, которые произония после свержения паря. Уорд, очень повольный всем, в заилючение сказал:

— Теперь нам остается последнее: избрать штаб-квартиру, откуда мы могли бы в полной безопасности управлять нашими люльми.

Штаб-квартира уже имеется,— сказал Люба,— по-

смотрите на карту.

Люба повел Уорда к карте Туркестана и тинул наль-

цем в южную оконечность озера Балхаш.

— Вот, Бурубайтал, Небольшой рыбачий поселок. Там живут одни киргизы. Теперь их называют казахами, Вокруг - пустыня, караванные тропы. Но посмотрите, какая удобная штаб-квартира. На юго-запад — Аулиэ-Ата, Чимкент, Ташкент, на юг - Пишпек, на юго-восток -Верный, на северо-восток - водный путь к городам Сибири. Там ходят рыбачьи баркасы. Это место избрал наш моллега — англичании мистер Севенард. Вы обязательно полжны встретиться с ним.

«Черт возьми... Пустыня, одни киргизы...» - с грустью

подумал Уорд.

- А нельзя ли избрать лучше один из городов?
- Что вы, что вы, мистер Уорд: все города Туркестана уже павно в руках красных. Конечно, вы можете побывать в любом из них и даже подолгу там жить, если наскучит пустыня, но надежное убежище может быть тольно там. Хозяви рыбных промыслов Балхаша Филипп Яловенко — наш человек. Он жил раньше в селе Успеновка. Вы приедете в Успеновку, это на реке Чу. Оттуда вам далут напежных проводивков на Балхаш.

- Хорошо. Мне нужны документы на имя Петра Ивановича Петунікова. Он мой ровесник, из мещан, ни в чем не замещан, убит на фронте пол Львовом в 1916 голу. Очень похож на меня.

- Откула вы вмеете сведения о нем? уливился Люба.
  - Их пал капитан Соколовский. А что с гвардии капитаном?

- Мы елем вместе: и он, и его жена.

 В Джаркенте, после перехода границы, вы найдете гостеприямный кров и покойный ночлег. - добавил, приятно улыбаясь, полковинк Люба. Там вошел в доверие к советским властям наш человек, татарин Касымхан Чанышев. Работает начальником городской милиции.

В кабинет вошел Воробчук.

 Господин полковник, — сказал он, — по требованию советских властей губернатор просит освободить Падлова.

 Что ж,— поморщился Люба,— нам трудно спорить с Чжен Шеу-ше. Отпустите этого прохвоста.

— За него из Джаркента уже прислали выкуп — ты-

сячу рублей,-прибавил Воробчук.

— Черт возым его и его тысячу,— выругался Люа.— Теперь у нас нет нужды в деньгах. Мы самы монем купать Падлюва со всемы его потрохами. А впрочем, возьмите, устройте джилитам хороший плов с баравивой. Опаэтого заслужилы. Итак, мистер Уорд,— обратался он к своему собеседнику,— до нашей счастливой встречи. Где? В Верном? В Ташкеате?

- Нет, - возразил Уорд, - до встречи в Москве бело-

каменной!..

Они весело рассмеялись. Люба, очень довольный собою, распорядился о приготовлении всего необходимого для перехода границы и экспедиции на Балхаш.

## H

Соляце уходило на ночь в нески. Скоро оно скроется, совсем. Над озером Балкаш подул еле узовимый встерок. Со стороны пустыни Бет-Пак-Дала веяло теплом. Вздрогнули и тихо защентали стебли камыша, вода покрылась рябью; это ветерок пробенал пад заливом, узаек аз собой веселые стайки воли и скрылся где-то над бескрайней гладью озера.

Турсун сел в лодку, отголкнулся шестом от берега. По воде побежали круги. С изогнутого стебля камыша вспорхнула итаха, охотница за мелкой рыбкой, где-то совсем не-

далеко сердито крякнула утка.

Подка тихо скользяла по воде. Согнувшиесь над кормою, Турсун достал из воды край сеги, подтянул лодку к закрание камыпца, где в влистое дво залява был вогкнут шест. Вытацив шест, оп снова взял в руки весло, начал грести, волоча за собой сеть. Оставия у берега шест, он направил лодку к другому краю сети. С трудом оп вытащия на прибрежную траяу вкое снасть. Десятка двь крупных сазанов, блести на соляще золотом чешуи, беспомощно былисть и ветру, мелкие рыбешки.

Турсун собрал рыбу, крупную бросил в яму, вырытую у берега. Там плавали сазаны из вчерашнего улова. Ме-

лочь он собрал в кучу, присолил и прикрыл свежей осокой.

Хороший сегодня улов. Будет чем похвастаться перед Зулайкой.

Поставив сеть на ночь, он направил лодку к переметам. На крючках оказалось восемь сазапов, каждый по два-три фунта.

«Очень хорошо,—сказал про себя молодой рыбак.— Но

гле Зудайка? Почему ее нет?»

Он ждал ее к полдню, но она не приехала. В нетерпеливом ожидании он серпом нажал каммина и мяткой травы для постели, устроил просторный шалаш, собрал курай и помет для костов. чтобы хватило топлива на всю ночь.

Но вот далеко-далеко Турсун услышал певучий голос

Зулайки!

— Турсу-ун! Турсу-ун! — У-у-н! — отозвались палекие камыши.

З-у-н: — от
 Зулай-ка-а!

А-а! — весело полхватили камыши.

Вскоре послышался топот коня, и вот, в старом рваном бешмете, в ситцевом платье, в белом платке, реако оттеняющем ее молодое смуглое лицо, покваалась Зулайка. Она еще издали радостно улыбнулась Турсуну и конкнулаг.

Эй, рыбак, гле твоя рыба?

Она спрыгнула с коня. Трусун поспешно подхватил поводья, отстетнум подпругу, свял седло и бросил его около шалаша. Конь вехрапнул, отряхнулся и начал щипать траву.

Зулайка подошла к шалашу, заглянула внутры:

— У тебя хорошая юрта. Ты злесь одип спал?

У теоя хорошая юрта. Ты здесь один спал?
 Две ночи я спал под лодкой. А шалаш я для тебя спелал. Зулайка.

Ах, какой ты проворный!

Турсун весело рассмеялся, схватил ее в охапку и бро-

 Я все для тебя сделаю, — сказал он. — Вот увидишь, бешмет, который висит в лавке у Бородатого Жеребца, обязательно я куплю, и ты будешь его носить, когда упадет снег.

Ты думаешь, что Бородатый Жеребец тебе так его и продаст?

 Продаст,— уверенно сказал Турсун.— Вот посмотри, какую я поймал рыбу.

Турсун выхватил из ямы сазана и, лержа пол жабры. показал Зулайке. Сазан изгибался, вытягивал мясистые губы с короткими желтыми усиками и бил хвостом по голому животу Турсуна.

 Сколько их у тебя? — леловито спросила Зулайка. Пять раз по лесять. Хватит на олну полу бещмета

Еще три лня половлю — будет вторая пола.

Зулайка рассмеялась:

— Так я не скоро лождусь твоего бещмета. Пока ты наловищь воротник и пуговицы-зима прилет... Да разве нам иужен один бешмет? Тебе иужна рубаха, матери -платье

Зудайка взяда нож, приседа на корточки, проворно вспорода белое брюхо рыбы, очистила чешую и полошла к воле. Сазан уже без внутренностей пролоджал биться

в ее руках.

Сумерки надвигались быстро. Не успела Зудайка вымыть рыбу, как на небе появилась первая робкая звезпочка, за ней пругая, третья... Потом звезды разгорадись все ярче и ярче и рассыпались по всему небу.

Невилимые ночные разбойники — комары зазвенели нал головой.

З-ау-нн... З-аи-иннь...

Турсун разложил костер. С озера потянуло прохлалой. Весело трешали в темноте сверчки.

Зулайка достала из курджуна свежие боурсаки. Поджаренную на углях рыбу разрезала на куски, они уселись ужинать. Когда вошли в шалаш, плотно закрыли вход от Kowahon.

Зулайка вдыхала свежий запах травы и говорила: Сегодня к нам в Бурубайтал приехали купцы из

Пишпека. Привезли муку, сахар, конфеты. Есть у них спички и много других товаров. Но говорят, что весь товар берет Сакал-Айгыр — Бородатый Жеребец.

 Буль он проклят, ненасытный Сакал-Айгыр! Что возьмещь у пишпекского куппа за одного сазана, у него в лавке нало отлавать трех.

- Тебе, Турсун, тоже надо чапан. Я уже с матерью говорила. Мы выменяем на сушеную рыбу шерсть верблюда, спрядем ее и соткем тебе на чапан. А копченая рыба....

- Спи, Зулайка... Будет и у нас все, будет. Вот подожди немного, я еще подучусь у рыбака Матвея...

Турсун уже засыпал, но и его мысли все время витали вокруг одного, -- как бы одеться к зиме и достать теплые найнаки. В этом году он привед в свою юрту молодую жену - сироту Зулайку. У Турсуна с отцом была одна рваная шуба и одни старые пайпаки. У матери с невестжой - один старый бешмет. На рыбную ловлю Турсун уезжал босым и без рубахи, в одних кожаных штанах. Уже засыпая, Турсун говорил:

 Зулайка, а знаешь, я уже подсчитал, чтобы купить тебе бешмет, мне надо поймать сазанов сто раз по пяти. Спи. Турсун. — ответила сквозь сон Зулайка. — Спи.

Ночь была тихая, звездная. Турсун вышел из шалаша, когда на востоке появилась бледная полоска рассвета. Он сладко зевнул, потянулся, посмотрел на звезды. Одна, самая яркая, взощла уже высоко и сияла голубым светом. Турсун помолился на звезду.

- Красавица Шолпан, дай мне сегодня больших,

больших сазанов.

Над степью, над озером стояла тишина. Турсун взяд приготовленные с вечера удочки и мещочек с вареной кукурузой. Тихо, чтобы не потревожить сон Зулайки, ушел на мысок, где, по совету рыбака Матвея, он заранее бросил просо и кукурузу для приманки сазанов.

Пока он разматывал удочки, насаживал на крючки верна кукурузы, нап побережьем поднялся рассвет. Проснулись и защебетали птины. Турсун осторожно закинул в воду одну за другой удочки и сидел неполвижно, не иумая ни о чем. Он весь отдался пристальному наблюдению за поплавками. Ветерок пробежал над заливом и затих. Впруг раздался сильный всплеск - из волы выскочил сазан длиною в аршин, перевернулся в воздухе и шлепнулся в воду, отчего по поверхности пошли круги.

«Пай, пай, какой сазан! — восхитился Турсун. —

Играет... это хорошо».

Поплавки закачались на волне, и вновь все смолкло. Но вот один поплавок слегка дрогнул и медленно поплыл в сторону, Турсун обеими руками схватился за удилище и в тот миг, когда поплавок скрылся под водой, повел к себе удочку. Сазан сопротивлялся недолго. Сильный, тугой рывок, и сазан уже на берегу.

Турсун, радуясь почину, снял с крючка сазана, насадил зерно и снова закинул удочку. Только успел он сесть на место, как вздрогиуло второе удилище, и новый сазан забился в траве, хлоная жабрами, шевеля плавниками,

Озеро побелело. На востоке, прорвав роззовые облака, в пебо острый луч, за пим раскиндулись веером другие, еще более яркие лучи, и вот на голубом далеком колме запылал громадный, веселый костер. Над озеромвстало солище, и расциения, зараделись пустымные просторы.

— Эй, Турсун, рыба ушла!— громко вскрикнула Зулайка.

Турсун не заметил, как она подкралась и уселась за

— Я нашла коня, привела его и спутала около шалаша, а ты все сидишь. Где твоя рыба?

— Тише, Зулайка, не мешай.

 Нам пора ехать. Бросай свои палки, не то я уеду олна.

— Подожди еще немного...

Упрямый Турсун, — сказала она беззлобно.

— Ты не видела, какой сазан прыгнул из воды! А что если самый большой рыбий аксакал выскочит из озера и скажет, как человек: «Ага, это ты, Турсун, зачем ло-випь моих сазанов? Я съем тебя!»

 Ой, Турсун, замолчи, если это будет, я умру от страха.

Турсун рассмеялся.

— А я бы этому рыбьему хану сказал: «Уходи, шай-

тан, Зулайке нужно купить новый бешмет».

Увлеченный шутками с Зулайкой, он не заметил, как потопул один из поплавков. Удилище стремительно скрылось под водой. Вскоре опо вспыло на поверхность и то медленно, то быстро заметалось из стороны в сторону по заливу.

Пай, пай! Большой сазан попался! в скрикнул

Турсун. — Смотри здесь, я побегу к лодке...

Быстро гребя веслом, Турсун достиг удилища, скватим его. Сваан с большой силой рванулся в сторому и потащим за собой лодку с рыбаком. Турсун все время старалоя подиять удилища выше, но сазан изгибал его в дуту, так что конец удилища касался воды.

Борьба была долгой и упорной, наконец сазан сдался.

Турсун подогнал лодку к берегу.

Сазан, как толстый ствол саксаула, неподвижно лежал на траве. Турсун оттащил его подальше от воды, смахнул пот со лба и присел на корточки, любуясь добычей.

Большой сазан! — обрадовалась Зулайка.

 Наверное, тот самый, что прыгал из воды. А может быть, это рыбий хан? Турсун бросил сазана в яму, уселся к удочкам

- Теперь. Зулайка, ты сваришь мелкую рыбу на

вавтрак и будем собираться домой.

За стеной камыша показалась мачта, и вскоре на простор залива выплыл рыбачий баркас. Он шел с опу--щенным парусом. Гребцы сильными ударами весел направили баркас к берегу.

Турсун и Зулайка молча переглянулись.

- Турсун... Рыбий хан плывет... Он возьмет нашу лобычу.

 Сакал-Айгыр!.. Это он, Бородатый Жеребец, — сказал Турсун и тоскливо посмотрел на камыши, словно

искал убежища.

У мачты стоял Филипп Яловенко, прозванный Сакал-Айгыром, и пристально смотрел на берег. Он заметил людей на берегу и, видимо, узнал их. Бежать было поздно. Баркас шел прямо на раскинутые в воде удочки Турсуна.

Яловенко первым сошел на берег. Высокий и грузный, с окладистой черной бородой, в охотничьих сапогах, в рубахе, забранной в шаровары, Филипп медленно подошел к Турсуну. Следом вышли его работники.

 Бисова порода! Где сети? Кто украл? Я не знаю, хозяин. Я ничего не видел, хозяин,—

робко ответил Турсуп.

 Не бачил? Не знаешь? А ты чего торчишь здесь, гнида? - обратился он к Зулайке. - Марш домой, да скажешь Асану, хай придет до меня и подивится, як я его сынка учить буду.

Зулайка покорно пошла к шалашу и стала седлать коня, молча наблюдая за тем, что происходит на берегу.

Яловенко наступал на Турсуна.

- Кто тебе разрешил в заливе рыбу ловить? Как ты смел, негодяй? Здесь мои сети стоят. А ты говоришь, не брал. А это что?

Филипп указал на шесты, торчащие из воды.

- Зараз проверим! Никита, - обратился он к работнику, - а ну, тяни сети.

Никита, вытаскивая сеть, заметил:

Да тут рыба есть.

Работники усмехнулись.

- А ты думаешь как? Для того и ставят сети, чтоб рыба была.

- Рыба не разбирается: что хозяйская сеть, что воровская, все равно идет.

Ах ты, собачий сын, — негодовал Филипп, — вот

я тебе покажу, как воровать мои снасти.

Турсун дерзко посмотрел в прищуренные и злые глаза Филиппа.

Моя сеть, хозянн. Сам вязал. Мать вязала...

 Не ври, байбак. — сказал Яловенко. — Не ты вязал, а ты взял. А это что?

Яловенко полошел к яме, гле плескались живые сазаны.

 Грузите все на баркас,—приказал он своим работникам. - Я тебе покажу «сам вязал!»

Когда работники начали вытаскивать рыбу, Турсун, не помня себя, бросился на Никиту.

— Не дам. Уходи! Моя рыба! Я поймал...

Никита молча оттолкиул Турсуна.

 Праться взлумал! — удивился Ядовенко, быство полошел к Турсуну и с размаху ударил его по липу. Турсун упал. Зулайка вскрикнула, вскочила в седле и быстро поскакала.

Турсун встал, сплюнул кровь и молча наблюдал, как работники Филиппа укладывали его добычу в баркас. Горько было по слез за потерянную рыбу. Ему было тяжело и горько не за себя. Он думал о Зулайке.

А теперь иди сам, — сказал Яловенко. — В Буру-байтал тебя повезем, собачий сын.

 Поедем, хозянн,— сказал покорно Турсун и полез на баркас.

Зулайка прискакала в поселок, оставила коня у коновязи и забежала в зимовку. На циновке сидела Батма и сучила пряжу. Зулайка при взгляде на нее разрыдалась и, чтобы не услышали соседи, закрыла рот платком.

Что случилось, Зулайка? — спросила Батма, с тре-

вогой отбросив челнок. — Где Турсун?

 Его схватил Санал-Айгыр... И сеть взял... И всю рыбу взял... Говорит, мы его сеть украли.

Батма опустила руки и молча смотрела на сноху.

 А ты не плачь, — промодвила она, помолчав, — Ничего не будет. Я сама день и ночь крутила веретено. Это все сосели знают.

Вошел Асан.

 Ты чего, дурочка, плачешь? — строго спросил он. Асан молча выслушал Зулайку и заключил:

 Сеть Филипп не отдаст. Будет бить Турсуна. Вчера он бил Ваньку. Кто украл сеть? Бог знает.

 Около землянки, куда Яловенко сажал провинившихся рыбаков и чины свой суд и расправу, стояли его работники и посменвались, глядя на толпу женщин и ребятишек, собравшихся поодаль.

Эй вы, сопляки,—крикнул детям Никита,—учитесь,

скоро и ваш черед придет.

— Смотри сам, дядя Никита, как бы Филини не выдрал и тебя,— сказал дерзкий на язык Петька, Матвеев сын.

. - А что ж, - усмехнулся работник, - ежели про-

винюсь, и меня постегает, умней буду,

Асан пришел к Филиппу, несмело остановился у побородкой, в которой заметно пробилась седина, Асан уже не первый год плавал на баркасе по Балкату. Старка рыбак знал все острова, мысы, заливы и рыбные угодья кожного побережья. Был на хорошем счету у Филиппа. Хорани промысла давал поблакку ему и его сыпу. А вот теперь дошла очередь и до Турсуна.

Отпусти Турсуна, аксакал. Я сам его учить буду.
 Пока не найду сеть, не пушу. Он украл.

Асан не верил, чтобы его сын мог пойти на такой позорный промысел, но и его взяло сомнение.

— У нас на селе поп.— правоучительно заметця. Яловенко, — читал по библин, как святой человек Авраам отдал в жертву своего сыпа Исаака. Этот самый святой говорял: «Люблю своего сыпа и сокрушу ему ребра». У вас в коране, видно, тоже есть такое — старших почитать. А ты что робишь? Сын растет вором. Отец потакает. Вот в сам его прочух.— понгрозям Филип.

Асан покорно шел вслед за ним и умолял:

Не бей, Филипп, не надо. Я отдам копченую рыбу.
 У меня есть два пуда.

Эту рыбу Асан хотел с выгодой продать пишпекским куппам, но решил отдать ее, чтобы выручить сына.

Филипп, не слушая его, подозвал Полосюка.

— Слушай ты, рыжий черт, учи его, как я указывал,

да не искалечь, смотри, парень еще пригодится.
— Знаем,— усмехнулся Полосюк,— не в первый раз.

Турсуна вывели из землянки, связали руки и ноги, положили на землю. Полосюк взял в руки аркан. Яловенко спросил: Где сеть? Ты украл?

Я не вор, хозявн.

Ага, не вор. Поучи его, Петро.

Толна стояла поодаль. Женщины сокрушенно вздыхали, покачивая головами. Асан стоял рядом с Филиппом и, вздрагивая после каждого удара, подавляя в себе горькую жалость, кричал:

— Так, так. Так его, Петька!.. Хорошо бей, Петька!..

Ой, обдан жакшы, Петька!..

На глазах старика стояли слезы, но он все повторяя:

— Ой, абдан жакшы, Петька! Хорошо бей, Петька!
По берегу озера бежал рыбак. Он издали кричал:

Погодите, не бейте! Нашлась пропажа!
 Постой, Петро, — остановил Яловенко.

Филипп Андреич, сеть нашлась!—сказал, еле переводя дыхание, Матвей. — Парнишка не виноват. Сеть стоит, где и стояла, у Большого залива.

 — А что же мне сказали у Малого? — сердито покосился Яловенко. — Кого теперь надо сечь за это? Неголян!

егодян! «Тебя самого высечь, Жеребец Бородатый»,— подумал

Матвей, а вслух сказал:

- Уж вы не гневайтесь, Филипп Андреич, вон сколько их снастей по озеру наставлено. Не мудрено и ошибиться.
- оиться.

   Добре,— примирительно сказал Филипп и подошел к Турсуну.

   Не будешь воровать? Не будешь с кулаками на старших кидаться?

Турсун молчал. Яловенко посмотрел на Полосока.

— Не умеешь учить. Дай мне аркан, я сам его поучу,

чтоб паперед умней был и старших почитал.

Рука ў Филиппа была тажелая. После первых же ударов Турсун не стерпел, закричал от жгучей боли.

 Вот как надо учить, сказал Филипп, вполне довольный собой и бросил аркан, теперь, Асан, отведи его домой, да смотри с жалобой ко мне не являйся. А то

и тебе всыплю. Асан молча, дрожащими руками развязал тугие узлы на ногах и руках сына, бережно поднял его с земли и,

поддерживая, повел домой. Дома Филиппа ожидал Павел Благодаренко, присхав-

ший из Пишпека.

Здорово, куме! — крикнул Филипп, обнимая гостя.
 Давненько не виделись. Вот как хорошо, что

приехал. Соскучился я по тебе. Теперь жинке накажу, щоб еще больше доброго пива сварила. Сына женить будем.

Что ты говоришь?—удивился Благодаренко. —Это

Ваську-то? Давно ли под стол пешком бегал?

— А теперь женим, куме. Добре погуляем. Ну ты.

 — А теперь женим, куме. Добре погуляем. Ну ты, конечно, знаешь, что ко мне приехали важные гости?
 — Знаю, кум, знаю, — ответил Благодаренко. — Вот

и приехал, чтоб встретиться с ними. Кто они?

- Дальние, чи англичане, чи америкапцы, —понижая голос, ответил Яловенко. — Большое дело затеваем, куме, скоро наш Бурубайтал будет, что твой Пишпек, а может, еще краше... А какое раздолье! Видишь, у моря стоим.
- Да ты, кум, тут зажил, как вольный казак, что твой запорожец за Дунаем.
- А что думаешь, так ово и есть, довольным тоном ответил Яловенко. — Балхаш нас кормит — есть и рыба, и дичь, и скот, а хлеб вы сами привезете... А рыба? Где найдешь лучше, чем у меня? И соленая, и копченая, и в маринаде. Тут весь берег в моих руках. Где хороший улов — там и моя рыба.

 Славно, славно зажил кум, — позавидовал Благодаренко, — вот что значит наша мужицкая смекалка.

В Успеновку теперь уж не поедешь?

 На черта мне Успеновка, когда я здесь кум королю, сват министру. Живем, как за границей. Комиссары эти ваши сода на пушечный выстрел не подойдут.

Да где те твои заграничные гости?

 Погоди, куме, успеем. Треба закусить трошки да горилки выпить... Ты лучше расскажи спачала, как у тебя в Пишпеке? Слух дошел, что ты тоже в комиссары полез, с большевиками в "Одиом совете работаешь? Прав-

да чи нет? Нехорошо, куме, ой нехорошо!

— Эх, сказать бы тебе, Андреич, да говорить гошно.— Благодаренко махнул рукой. — Этот их Иваницыя все в своя руки забрал. Из них только один Швец более подходящий, с ним еще можно поладить. Но и того не повмешь. А ведь наша партия за народ стоит, вот за таких простых людей, как ты, Андреич... А они что — рабочий класс. Пролетариат... Откуда в Семиречье рабочий класо? К черту их всех на рога! Мы за крестьянство стоим и стоять будем...

 А ты, куме, подожди трешки,—сказал Яловенко.— Вот послушаем, что скажут наши гости.

- Так где ж они? - нетерпеливо прервал его Благодаренко. Веди меня до них, Андреич, хоть краем глаза

посмотрю, какие они, эти американцы...

 Да такие же люди, куме, как мы с тобой. Только, может, немного ученее. А как залопочут по-своему, ну булто во рту горячая картофля болтается: уоля, уелл, недоел!..» Что твои китайцы — ничего не поймешь.

Благодаренко рассмеялся, и они пошли в горницу, где

их ждали к обеду.

Гарри Уорд и мистер Севенард сидели одни в отведенной им половине дома. Вторую половину занимала семья Василия Пояркова, бежавшего из Подгорного после неудачного угона скота у ниргизов.

Иностранцы говорили между собою по-английски и, несмотря на то, что в Бурубайтале никто не знал ни одного английского слова, для предосторожности плотно закрывали дверь. С первой же встречи между ними установились дружеские отношения. Этому способствовало сознание большой опасности, которой они подвергались,

работая далеко от родины.

 Пока мы один, — сказал Севенард, — вам следует договориться о тех вещах, о которых не должен знать никто, кроме нас. Есле бы этот нанвный мужик Яловенко. давший нам кров и пищу, узнал о конечных целях нашей борьбы, я уверен, он первый бы всадил нам нож в спину. Мы хотим отнять у России Туркестан и под видом протектората овладеть всеми его богатствами. Скажите, кому из местных русских может поправиться такая перспектива? А кто из этих туземцев будет рад, если мы скажем, что сохраним тот же, в можем быть, еще более суровый колониальный режим, какой был при наре?

Уорд стояд у окна и смотрел, как ветер гонит по озеру белые гребии воли. Через открытую форточку был слы-

шен тонкий свист ветра.

- К чему вы начали этот разговор, друг мой? Я отлично осведомлен о целях нашей борьбы.

Севенард также встал. Монный, тяжеловесный, с огромным полборолком, он был на голову выше Уорда

и смотрел на него сверху вниз.

- Я вижу, вы слишком просто ведете себя с капитаном Соколовским. — Севенари хотел добавить чи его супругой», но промолчал.

— Это канкогоя с первого вагляда, Майки. Но вы не думайте, что я такой простак, каким часто стараюсь казаться. Наоборог, я ввику, что вы ведете себя с русскыми саншком холодио. И поверьте вие, это еще хуже. Не забудьте, Майки, хоги местные русские мало чем отличаются от туземцев, но с ними нельзя обращаться, как с туземдами. Посмотрите на Лювенко, тот же дикарь, но Яловенко—хозяин Балхаша. Он здесь живет, как маленький царек.

- Что бы вы ин говорили, Гарри, но вы должны послушать меня, раздраженно заметка Севенард. Такие люди, как Соколовский, не могут быть посвящены в наши планы. С ним надо быть осторожным. Оп смертельно ненавидит большевиков, но он слишком русский. Надо испытать его на деле и держать подальше от себя. Будет лучине, если мы пошлем его и полковнику Дутову в Оренбуют.

А, пожалуй, вы правы, Майкл, — весело улыбнул-

ся Уорд. — Я не возражаю.

 Это, кстати говоря,— заметил Севенард, скрывая улыбку,— лично вас устраивает вполне, и вы постараетесь, чтобы малам Соколовская не скучала.

 О да! — воскликнул Уорд. — Вы показали себя настоящим джентльменом, Майкл. Насколько я догадываюсь, ваше сердце тоже неравнодушно к белокурым ло-

конам мадам Соколовской...

— Об этом после, Гарри. Надеюсь, мы не вызовем друг друга на поединок?

— Никогда! Они рассменлись. В дверь постучали.

— Вобдите, — сказам громко Севепард.

В компату попися Сомоложский Одетый в простой пиджак, спитый деревенским портным, в пиаровары, заправленыме в сапотя, с русой бородкой, когорую обживаться вымежения бульджая. Соколовский стал похож на мелкого купчика, которыми в ту пору были наводлены города Туркестава. Но в его упругой походке, в благородкой осанке, в уменье держать себя опытный глаз сразу учана бы газарейского офицера. Не оталось и следа того мрачного состояния духа, какое было при его первой встрече с Уором в кульджинском притоне. Он заметно посвежел. Лицо покрылось загаром, глаза сияли.

Какова была охота? — осведомился Уорд.

— Представьте себе, шутв убил трех уток, — оживленно заговорил Соколовский. — Какие здесь девственвые места для охотника! И немудрено. Двести питьдесат верст от ближнего города, а местные кочевники этим не занимаются. Заповедник, прекрасный заповедники

— Где же куппы? — спросил Севенард. — Они, на-

верно, уже успели сбыть свой товар?

— Купны спю минуту пожалуют, — ответил Соколовский. — Забавнее всех полковник Пятики. Он, как
старый боевой конь, горячится при первом звуке трубы.
Хочет взять на себя командование Пишпекской операцией. Но что греха танть, но оскавдалился в Пишпекс, под
нагажом краспого комиссара Нагибина подписал бумагу о
разоружении казачьего полка и сам был посажен под арест.
Хорошо, что ему удалось бежать. Мие, как младшему по
чину, просто пеудобно сказаять полковнику, что от стар и
непопулярен среди наседения. Его в Пишпеке многие
знают. Поэтому я прощу вас, мистер Севенара, и вас,
мистер Уорд, помогите мне убедить полковника, что ему
необходимо пеемемить климат.

 Предложение разумное,— согласился Севенард,—я лично думаю, что во главе восстания надо быть людям, которые, может быть, не имеют столь высокого чина, но теснее связаны с народом. Сейчас это главное. Кого

вы могли бы рекомендовать на эти посты?

Соколовский подумал с минуту.

— На мой взгляд, — ответил ол, — наиболее подходяпими будут Иввеп Благодаренко—хохол из селения Садовее и Мумуза Молода—лупания из селения Александровка. Оба они офинеры, участвовали в войне протве германиев, причем один из них мусульмании. Это будет
импонировать туземцам. И что самое важное, они являстотея вожаками уездной организации партии социал-революционеров и работают вместе с большевиками в пишпекском Савлене.

Как вы полагаете? — спросил Севенард Уорда.

 Я целиком поддерживаю мнение Василия Александровича, — ответил Уорд. — Лучше ничего не придумаешь.

— Хорошо. Теперь в отношении вашей роли, госполия лейбгвардии капитан. — Севенард сделал паузу, подчеркивая этям чин и достоинство Соколовского. — Вам необходимо срочно выехать в Оренбург к полновнику Дутову. Это наше общее мнение с мистером Уордом. Соколовский, несколько озадаченный, кинул быстрый взгляд в сторону Уорда и с немым вопросом повернулся

к Севенарду.

на места, — продолжал Севенард. — Я еду на Иртыш и в Омск. Надо установить личный контакт с атаманом Анненковым и получить инструкцию военных миссий коюзного комалдования в Омске. А на вас, господци капитан, будет лежать еще одна забота — доставка оружия и боепринасов. Мистер Уорд остается на Балкаше и будет координировать действия наших дружей в Пиппием в В Аулиз-Ата. Мон соотечественники уже вступили в Асхабад, а доблестное семпреченское войско наступает на Верный. Кроме того, вам господин Соколовский, доверяется почетная миссия — установить личный коптакт с полковником Дуговым на фронте, где, смело можно сказать, вещается сущей в токсом триместаются с полковником Дуговым на фронте, где, смело можно сказать, вещается сущей в токсом Туркестана.

Соколовский после минутного молчания решительно

заявил:

Я принимаю ваше предложение, мистер Севенард.
 Прошу указать маршрут и время, когда я должен воз-

вратиться на Балхаш.

— Вы едете пустыней Бет-Пак-Дала на Акмолинсь в Атбасар. По пути, кстати, разведайте состояние караванных троп, наличие родников, колодцев и, на всякий случай, возможность продвижения гужевого транспорта. Срок — три месяца. Вы должны посиеть к началу военных действий в Пишпекском уезде, чтобы своим личным участием способствовать успеху нашего общего предприятия. Вам яспа задача, Василий Александрович?

- Вполне, мистер Севенард.

 Тогда да поможет вам бог в решении той великой миссии, которая на нас возложена, — заключил Севе-

нард. — Зовите сюда ваших купцов.

Когда пиппиенские купцы, а с ними Благодаренко и Молода вошли в комнату и уселись на стулья, Благодаренко посмотрет на сидлящих за столом. «Ито же из них самый главный иностранец? Наверное, вот этог, с бородой?— подумал он, глядя на Соколовского, сидящего посередине.

Все трое были одеты в одинаковые простые пиджаки. Справа от Соколовского сидел массивный и малоподвижный блондин с голубыми глазами, с развитой челюстью мистер Севенард. С левой сторовы— такой же белокурый, но живой и энергичный, с белыми бровями на

загорелом лице — мистер Гарри Уорд.

Последние в свою очередь с нескрываемым любонытством смотрели на вошедших. Благодаренко, мужчина лет тридцати, широкий в плечах с крупными чертами лица и повадками деревенского парня, прочно сидел на стуле, широко расставив ноги. Прноткрыв рот, он с нанвным любопытством разглядывал нностранцев. Поп Ткачев в рясе, с массивным крестом на груди, с пушнстой русой бородой, сложил руки на животе н. щурясь от удовольствия, смотрел на нностранцев, как кот на сметану. Дунганин Мумуза Молода, в военном френче, галифе и сапогах, сухой и строгий, смуглый, с выразительными глазами, чем-то напоминал Уорду японского офицера. Полковник Пяткин, переодевшись в штатское стал похож на обыкновенного сгорбленного старика с прокопченными седыми усами, любителя нюхательного табака. Чернобородый и такой же высокий, как английский мистер, Филипп Яловенко по-хозяйски, непринужденно закинул ногу на ногу и курил папиросу. В комнату вошли молодой прапорицик Агафонцев, беженцы из Подгорного — Василий Поярков и Петр Полосюк.

Все винмание собравшихся сосредоточилось на трех подях, сидевших за столом. А между тем Уорд и Севенард не гороппянсь высказать то, ради чего приехали сюда. Первыми заговорили полковини Пяткин и пол Ткачев. В их словах были и неистребимая ненамисть ко всему новому, что несла революция, и страстное желание верпуть утраченное, и откровенная лесть, и угодинчество перед иностранцами. Ялювенко и Поярков охотию под-

держивали их. дружно кивали головами.

В этой компании своих людей Благодаренко и Моюда, орог, даже горцилистов. Они не скрывали, а, паоборог, даже горцились тем, что оказались единомышленниками и друзамим коэкина рыбного промысла Филиппа Ядовенко и казачьего полковника Пяткина. Всех их

объединяла глубокая ненависть к большевикам.

Кавитан Соколовский доложил о положения на фроптах. Англичане захватили Баку и совсем недавло Асхабад. Соколовский радовался, что теперь бакинская вефть не достанется Советской России... Советская России без Сибири, Кавкава и Туркестана будет задикаться в тисках экопомической блокади — обложенная со всех сторов, она обречена на скорую гибеаль. Когда заговорили Уорд и Севенард, все были удивлены: иностранцы говорили на чистом русском языке без акцента, а Гарри подкупил всех и простотой обращения, и добродушной улыбкой. Поемотрев на полковинка Пяткина, оп сказал так, словно знал его прошлое и был его давинищим доугом:

— Мой совет вам, господин Пяткин, поехать на север, к атаману Анпенкову. В Пинпеке вы оскандалелись. Вам нужно найти иное поле деятельности. А эдесь надо предоставить инициативу молодым офицеовам.

Пяткин был озадачен, но Гарри Уорд тоном веселого

хозяина продолжал:

— Союзное командование ценят ваши усилия, господа, и кандому из вас будет дане возможность отвъчиться в борьбе против нашего общего врага. Сегодия перед нами стоит одна проблема — нам надо взять Пишпек. Это — узел дорог. Когда Пишпек оканестся в наших руках, ми отремем Верный от Ташкента, и тогда мы господа положения во всем Семиречье. Наши враги будут

Уорд рисовал заманчивую картину скорого продвиже-

ния белых армий по селам и городам Туркестана.

 Против большевиков нужны быстрые и решительные действия, — заметил Севенард. — Это чума, которую надо уничтожать беспощадно.

- Я давно говорил об этом, меня не слушали,—
  казал Шяткин. Эту кучку горложавтов в каториников
  налю было схватить в посадить в темпую, а потом казлить.
  А жапи болуты Новаковский и Хохула тянули, пома вм
  самим ще дали под зад колепом. Из-за вих я потерока
  уроп. Мер-завица! Подлеци! У меня был полк вооруженных до зубов казаков... А что получалось? Я не ввиноват,
  господа, и просля бы доверить мие командование.
  Я готов взять на себя всею ответственность за операцию.
  Я—семпреченский казак, любящий свою родину—Семпречье. А дело казака рубить без пощады. Я предлагаю господа, немедленно организовать поход па
  пишнек.
- Как один из пастырей православной церкви, просворил, уамбаясь, Ткачев,— и в принопу свою ленту на автарь отечества. Мы будем славить во всех церквах многометие дома Романовых и призывать верующих к битве с исчадиями ада — коммунистами, ибо Христос сказал: «Я пам принее не мир а мет.

 Нащи дунгане пойдут воевать,— сказал Молода, только надо им объяснить, что эта война даст им полную свободу.

— Разумеется, господин Молода, —поспешил ответить ему Уорд. — А вы, как сын дунганского народа и как русский офицер, должны встать во главе дунган и сказать всем мусульманам о нашки целях.

Я готов выполнять ваши приказы, мистер Уорд, учтиво улыбнулся Мумуза,— наш почтенный дунганский хаджи, побывавший в Мекке, Люлюза Матанью так и говорил мне: самый опасный враг.— большевики.

— Мыс сами теперь увядели, кто такие большевика, — мыс самая Благодаренко, — нашу партию социалистов-революционеров примимают, длеб у мужиков отбирают, торговать не дают, а говорят — свобода. Бить большевиков. В Семпоечье должен остаться один крестьянский народ.

Что-то господин Благодаренко не то говорит,
 ворчливо прервал его Пяткин,
 одно крестьянство, а ка-

зачество он что, сбрасывает со счетов?..

— Прошу простить. Оговорился,— усмехнулся Благопаренко. — Ла мы свои люди, подлацим.

— То-то же... Гм... поладим,— ворчал полковник.

Перед тем, как всем разойтись, Филипп Яловенко объявил:

Господа, завтра прошу пожаловать ко мне в гости.
 К нам в гости.
 Добавил Поярков.
 он сына же-

нит, а я дочь выдаю замуж.

С собрания полковник Пяткин ушел подавленным. «Не верят... Думают, уже неспособен... Собаки. Кому доверили, а? Хохлу и дунганину. Прапорщики навоюют! А я-то унижался, сплен в этом сборище...»

— Я — полковник. А вы кто? Сопляки!— сказал он

вслух, но его никто не слышал.

«Придется ехать на север... Что ж, поедем. Я еще покажу вам, как должны воевать настоящие семире-

Свадебный пир состоялся в доме Иловенко. Поп Номолодых, совершил этот обряд без дъякона и хора певчих. Побормотав над женихом и невестой молитвы, он благословия их, и вскоре о молодых все забыли. Жених и невеста сидели в сторопе и безучастно смотрели вокруг. На общирных столах столло обильное угощение. Тут были и украниские вареники в сметане, и собярские пельмени, и плов с бараниной, и гуси, и утки, и жареный сазан, и сладкие пироги, и свежие фрукты. Как только пустели бутылки с самогоном, на столе появлялись новые. Гармонист, свесив чуб, растягивал меха гармонии. Молодухи и парни плясали, плясали почти непрерывно с утра до вечера.

Когда еще только начиналось гульбище, Лена, с изум-

лением глядя вокруг, сказала мужу:

 Посмотри, Вася, у батюшки в бороде сосулька. Хоть бы кто-нибудь догадался...

 Наплевать, — махнул рукой Соколовский, уже хмельной от первого стакана самогона. - Послушай, как поют. В Кульдже мы этого не слыхали.

Яловенко, Полосюк и Благодаренко, обнявшись, пели:

Ревуть и стогнуть горы, хвыли...

Поп Ткачев, кривя рот, изо всех сил подтягивал тенорком: Синесенько мо-о-ре.

Потом присоединились басы. Громовой голос Василия Пояркова потрясал стены.

Плачуть, плачуть казаченки

В турецкой неволи...

Хорошо, сват? — спрашивал Яловенко.

Дюже хорошо! — отвечал Поярков.

На второй день песни и пляски продолжались. Но голоса уже охрипли, ноги танцоров не так бойко выбивали «барыню» и гопака. Полковника Пяткина отхаживали. думали-умрет старик. На третий день он пришел снова, сел за стол и налил себе полный стакан.

После опохмеления все начиналось снова. На четвертый день поп снял рясу и сразу стал похожим на ухарякупца, пошел в присядку. Молодуха Пояркова, кокетливо вильнув задом, чем хотела показать, что она знает тонкое обращение, подошла к мистеру Севенарду, схватила эго за руку и потащила в круг танцующих. Севенард, не умея плясать, встал посредние комнаты и под общий хохот дрыгал одной ногой.

Потом по улицам поселка ходили ряженые. Старая курносая баба оделась кавалером, рыжый Полосюк — бабой. Пьяная молодуха била в дырявый таз и пела похабные частушки.

 Пай, пай, пай,— изумлядись жители поселка, глядя издали, - какой русский свадьба!..

 Вот это свадьба, так свадьба! — восхищался Попосюк

В воскресенье, на сельмой день гульбина. Петр Полосюк ударил Митьку Пояркова, тот дал подножку Никите. и завязалась драка, в которую вступили Агафонцев, Благодаренко и даже старик Поярков. Разнимать было некому. Пьяные дрались, не видя и не зная, кого и за что они бьют. Потеху прекратил Яловенко. Он схватил трехлинейную винтовку и, выбежав на крыльно своего пома. выпустил в небо всю обойму.

— Повольно, сукины дети! Погуляди — хватит. — за-

ключил он и возвратился в пом. В понедельник утром Яловенко и Поярков, оба с отекшими лицами, осиншие, спращивали пруг пруга:

— Хорошо, сват?

— Дюже хорошо!

Всю следующую неделю сваты опохмедялись уже без участия гостей, а потом несколько лней болели с пох-

Солнечным ясным днем Яловенко вызвал к себе

Асана

- Повезещь гостя на баркасе через Балхаш в Бюрлю-Тюбе. Только на тебя и надеюсь. Смотри, старый пес, чтоб довез... Прихвати и Турсуна с собой. Он у мистера Севенарда денщиком будет. Нельзя ехать, хозяин, —возразил Асан. — Дома

старуха, сноха. Хлеба нет, одежи, обуви нет...

 Поменьше болтай, слушай, что я говорю,— сердито насупив брови, сказал Яловенко. - Хлеба дадим, одежду

падим, чего еще треба? Пришли ко мне сына. Турсун, узнав, что Ядовенко назначил его в услуже-

ние к Севенарду и отеп дал на это согласие, долго модчал, еще не смея пойти против воли отца. Но в душе поднимался протест. Он вспомнил слова рыбака Матвея: «Плохие люди, Турсун, подлые люди. Они - враги всех бедных люпей на свете».

 Не поеду, отец, я не поеду. Плохой человек Яловенко. Плохой человек Севенард. С голода умирать буду - не поеду...

— Турсун, против отца говоришь? — возмутился Асан. - Пожалей хоть свою старую мать. Повезем на баркасе - у нас все будет, не повезем - мать умрет с голода. В могилу загонит нас Ядовенко. Побойся бога, сын мой. Пожалей свою семью.

Батма с молчаливой просьбой смотрела в глаза Турсуну. Он смотрел на мать, на Зулайку, те молчали.

— Иди к Яловенко, — сказал отец. — Он приказал. На удине, около пома Яловенко, стояла группа всан-

ников. Позали стояли навьюченные лошали.

Лена, строго хмуря брови, с горьким упреком сказала:

Оставляещь меня одну в пустыне.

— Другого выхода у меня нет,— ответыл Соколовкий, глядя в стороцу. — Я выполняю свой долг. Не чалься, Лена, все учадится. Может быть, вот эта поседка в возвратит нас к той лучшей жизни, которой мы жили по войны...

— Все может быть, — прошептала она.

Соколовский поспешно обнял жену, поцеловал в губы, всемял в седло. Всадники вслед за ним тронулись в всемять в седло.

Войдя в дом хозянна промысла, Турсун молча остановился у порога. Сакал-Айгыр посмотрел на него с усмощиой, подошел к вешалие и снял свой стеганный на вате халат.

— Вот, примеряй, собачий сыл, да не говоря, что я скуной. На плохого человека я плохой, на доброто — и я добрый. Ну как, хорошо? Абдан якший? То-тоі Поедешь с мястером Севенардом. Ты парель проворный. Балхаш язаець. Да смотри, чтоб служить верой в правдой. Не то голову оторву. Да пойдем-ка в лавку, твоей Зулайке подарок сделало. А девьти отец подучит.

Яловенко открыл дверь своей лавки и снял с вешалки тот самый бешмет, о котором так долго мечтал Турсун.

Вот, бери и неси домой, да скажи своей Зулайке,
 это от Бородатого Жеребца. Пусть носит на здоровье!

Турсун молча принял подарок и вышел. Яловенко посмотрел ему вслед и, вполне довольный собой, стал запирать лавку.

Домой Турсун пришел в халате, неся на правой руке бешмет. Зулайка очень обрадовалась подарку и тут же примерила.

— Хороший бешмет! Скажи спасибо Бородатому Жеребпу

Мать с примирительной улыбкой сказала:

— Как хорошо, сыпок. Мон труды не пропали даром. За сеть и за твоях сазанов все-таки отдал плату Бородатый Жеребеп... Поезжай, сыпок, поезжай. Мы будем молиться богу, чтобы путь твой был благополучным. Ни мать, ни Зулайка не скрывали своей радости. Турсун все времи молчал и думал свою горькую думу. Сердце словно подсказывало ему, что не скоро вернется он к родному берегу.

Все было готово к отъезду, и вещи погружены на баркас. Из пустыни Муюн-Кум подул попутный ветер. Работники Бородатого Жеребца, Никита и Митька, уже заняли свои места. Асан и Турсун раскатывали парус.

К берегу вышли Майкл Севенард и сгорбленный седо-

усый старик, окруженные толпою провожающих.

Зулайка стояла в стороне. Ветер весело трепал подол е платъя. Она, глотая слезы, смотрела, не отрываясь па Турсуна, подшимавшего парус. Когда баркас отчалял от берега и, гонимый ветром, вышел на простор, Турсун кривкул:

Прощай, Зулайка-a-a!

## ш

Йосле долгого путв по караванным тропам пустыни Соколовский отдыхал. В окно была вядна широкая пойма с небольшой рощей оскороя и вербы, сеглая залучина Урала. На берегу валялась опрокниутая вверх двом старая лодка. Рядом с нео, на широком дощатом помосте, казачки полоскаля белье. С реки допосились тревожные крики гусей. Соколовскому представилось, что вот и оп, как старая выброшенная на берег лодка, валяется на берегу, ще зная, куда плыть, к какому предальть берегу. Оп равнодушным в пустым взглядом схотрел в открытое окно, а вядел Балхаш, Лену, оставленную там на попечение Гарри Уорда.

«Только начало, — размышлял он, — а что ждет впереля? Может быть, еще голы пройдут...»

Думы Соколовского прервал приход казака.

 Ваше благородие, — сказал он, — господин войсковой атаман просит пожаловать в штаб.

Соколовский быстро встал со стула. Он давно ожидал

приема и теперь обрадовался.

В центре станицы стоял большой дом под железной крышей. Это и был штаб атамана Дутова. Взад и вперед сповали вестовые. В штабе шла подготовка к боевым операциям. Изредка где-то далеко, как глухие удары грома, букали пунки.

Дутов сидел за широким столом, склонив большую бритую наголо голову над картой, на ней широкой голуболь пентой извивался Урал, с крутым поворотом у Орска, где река принимает новый приток — Орь.

Атаман сердито шевелил рыжеватыми усами и, не отрывая взгляда от карты, говорил начальнику штаба:

— Вы хотите следовать примеру полковника Карпаухова? Он три месяца топчется на одном месте. Три месяца! Мы должны ваять Орск во что бы то на стало и обеспечить прямую связь Оренбурга с Тронцким и Сабирью. Черт знает что! Какая-то жалкая кучка большевыков сидит в нашем тылу. Мы располагаем значительным перевесом в концице, в пехоте, в артиллерия. И вот поди ж ты...

Когда свергли паря, Дугов оказался в числе ярых поборпиков мопаркии. Он пославня казачий съеза в Петрограде, принял участие в коринловском мятеже. После позорного провала этой вавиторы, оп был послан Керенским в Оренбург, где в первые дня Октябрьского переворота объявия себя атаманом Оренбургского казачыето

войска и поднял мятеж против Советской власти.

Выбятый из Оренбурга отрядами Красной Армия, Дугов бежал за Урал и там снова стал собирать вокруг себя контурреволюционные силы. Захват чехословациями мятежниками сибирской железной дороги в мае 1918 год. дал возможность и Дугову развернуть активные боевые действия. В начале июля Дугов снова берет Оренбург. В сентябре он едет в Уфу, где создается Всеросийское временное правительство. Дугова избирают членом Директории и присванявают сму чик генерал-майора.

Пока происходили все эти события, небольшой гарнизон Орска в дутовском тылу мужественно отбивал все попытки белоказаков взять город штурмом. Орск был

окружен, но не сдавался.

В последиих числах сентября Дутов прибыл на передовые позиции, решиз одним ударом взять город. Он был раздражен нерешительными действиями полковника Керпаухова, который почти три месяца вел осаду города.

 Осмелюсь доложить, господин войсковой атаман, сказал начальник штаба. — После ухода отряда Левашева в Орске осталось не более полутора тысяч штыков. Стоит ли тратить наши снаряды и патроны, если...

- Стоит ли тратить! - раздраженно перебил его Ду-

тов. — Я предъявляю ультаматум, и, есля мои гребования не будут выполнены, я отдам приказ встребить веск краспых, взятых в плен. Вот бумага. Пишите! В течение двалдати четырех часов все вы, гражданае и гаринзов города Орска, должны: во-первых, сложить все оружие и сдаться казакам. В таком случае я гарантирую полиую веприкосповенность и отправку плениях в Тоцкий лагерь. И, во-вторых, если оружие не будет сложено, тогда я не ручаюсь за живы ни одного пленного, который попадет в руки казаков. К двадцати часам двадцать шестого сентябов яы подмины лать ответ. Вот все.

Начальник штаба торопливо набрасывал текст ультиматума. Дугов нервно постукивал карандашом по карте, затем сжал полные короткие пальцы в кулаки и, заложи руки за спину, стал прохаживаться по комнате. В это

время раздался стук в дверь.

Войдите! — громко крикнул Дутов.

Гвардин канитан Соколовский от полковника Любы из Кульджи.
 четко положил вошенний.

 Отлично. Садитесь, — предложил Дутов и, покосившись в сторону начальника штаба, добавил, — можете

оставить нас одних.

Соколовский сел на предложенный стул напротив атамана. Дутов внимательно просмотрел его бумаги, а затем

после долгой паузы сказал:

— Связь с англяйским консульством в Ташкенте мие уже удалось установить, но с полковником Любой я до сих пор ее не высл. Очень хорошо. Нам крайне необходимо поддерживать контект и в особенности с китайской провиншей. Как вы доскали? Без дорог, без населенных пунктов, тысяча верст пустыны! Расскажите о вашем маршруге, это очень любопытно.

Дутов подошел к висящей на стене карте Туркестана. Соколовский подробно рассказал о своем пути, о положе-

нии на Семиреченском фронте.

 Туркестан — это большой мешок, — сказал Дутов. —
 Взяв Оренбург, мы крепко держим край мешка. Нам осталось только завязать его. Возьмем Орск, Актюбинск,

и мешок завязан, — он весело потер руки.

Оренбургский атаман очень подробно расспраниявал о Бет-Пак-Дала, о достоящим источняков, о пустыне Бет-Пак-Дала, о дороге на Атбасар и Акмолниск и даже о том, какой на пути подпожный корм для лошадей. Соколовский охотно удом-тевория его любопытство, и, когда деловая часть визита была окончена, Дутов любез-

но пригласил его на чашку чаю.

— Вы долго жили в Кульдже? Занятно, занятно. Побывали за границей. Как смотрят китайцы на дола, пронеходящие в Россия? Вынидательно? Нейтралител. Понятно, понятно. Ну, напиз коазми скоро убедит их в необходимостя самой тесной дружбы с державами Согласия. Надолго в нам? Обратно на Баллап? А не помедаете ли, господин капитан, остаться в Оренбургском войске? Я бы мог предложить вым хорошую службу в мосем штабе.

Соколовский был уливлен такому скорому предложе-

нию и ответил:

 Штабная служба, господин генерал-майор, меня не предыцает. Если довелось бы остаться у вас, я предпочел бы приложить свои силы на поле сражения.

- Что ж. найдется и такая служба. Так по рукам,

и за свадебку?

Дайте подумать. Прежде всего я обязан вернуться к своему начальству на Балхаш.

к своему начальству на Балхані.
— Скучное занятне!— усмехнулся Дутов. — А у нас, посмотрите, какой простор, какой размах! Если хотите

знать, именно здесь решается судьба Туркестана.

— Вашу деятельность так и оценил мистер Севенард.

— Я очень признателен мистеру Севенарду. Надо сказать, англичане очень тонко умеют оценивать обстановку. Ну что ж, они не опибаются. Еще до отвезда на Балхани вы будете свидетелем одной блестяще задуманной операции. Она развернется на ваших глазах.

Дугов поглаживал усм и взглядом давал понять собеседнику, что он очень доволен этим визитом. Но Соколовский, не знам подлинной причины оказанного ему внимания, вст. себя сдержанно, охотно отвечал на все вопросы и не терял случая польстить самолюбию атамана.

Расстались они почти друзьями.

Под покровом темвой осенвей вочи Дугов подтативал. свои селы к восточной окраине осажденного города. По обоим берегам Урада двигалась пехота. Левым берегом шла кавалерия и к рассвету запила указанное ей место за колмами. На Туберлинских горах расположилась гаубичная батарея. Отсюда, как на красочной двораме, был виден весь город, окаймленный рощами, с высокой колокольней Нагорной церкви.

Дутов, окруженный свитой, где был и Соколовский, выехал вперед. Ответа на ультиматум он не дождался и теперь взял на себя командование операцией. Дутов остановился и, не слезая с коня, полнес к глазам бинокль.

Над рекой простерлась пелена тумана, она быстро таяла, открывая простор пойменных лугов, гле не вилно было никаких признаков жизни. Первый дуч содина позолотил крест Нагорной перкви. Вот уже явственно обозначились крыши ломов Ташкентской слоболы — тесовые, железные, крашеные зеленой и красной краской... Четко вырисовывались прямые линии пустых улип. Горол еще спал. Во весь опор прискакал вестовой и, осалив го-

рячего коня, кусавшего улила, положил: Господин войсковой атаман, красные ущим из го-

рода. Они бегут по Актюбинской дороге.

«Проклятье! — выругался про себя атаман. — Опять Карнаухов... Уверял, что город належно обложен со всех

сторон. Проворонили, олухи...»

Стремясь удержать Актюбинск и Ташкентскую железную дорогу, красное командование вывело из-пол удара превосходящих сил противника малочисленный гарнизон Орска, который после трехмесячной героической обороны истратил почти все снаряды и патроны, и дальнейшее его пребывание в гороле стало бесполезным. Ночью бесшумно, в полном порядке отряд выступил из города.

Задуманная Лутовым операция не упалась. Готовые громить и уничтожать красных, белогвардейские отряды атаковали пустой город. Так бывает во сне. Занесенный для удара кулак бьет в воздух, в пустоту. Такая, казалось, близкая и радостная перспектива въехать в город победителем ускользнула из рук Дутова. Отсюда, с высокого холма, теперь и сам Дутов видел, как последний арьергард красных переправлялся через реку и вытягивался в пепочку по Актюбинской пороге.

Не желая показать полчиненным своего разочарова-

ния. Лутов воскликнул:

— Город лежит у наших ног. Наша победа! Но я не слышу звона колоколов... Господин адъютант, — обратился он к одному из казачьих офицеров, - передайте команду: открыть артиллерийский огонь по отступающим. Конницу — в преследование. Ни один красный не должен уйти живым...

Артиллеристы выкатили гаубицу и пустили несколько запоздалых снарядов. В ответ с Губерлинских гор ухнули пушки. На голубом полотнище неба появились белые облачка разрывов. Дутовцы горячились, били наугад, без пристрелки. Колонна красных уходила все дальше и дальше, скрываясь за холмами. Конница белых ринулась в пого-

ню. Красные ответили пулеметным огнем.

Путов медленно двигался к городу, и, как только оп въехал, зазвешели колокола Нагорной церкви, а вслед начали: перевают все церкви города, загудел большой колокол главного собора. Это ликовали купцы и попы, именятые люди города. Торжественно, как победители, вступали в город белие казаки.

На Соборную площадь со всех сторон собирался народ. О Дугове по всему Аралу прошла худая слава. Обыватели шли сюда из просстого любопытства: посмотреть, послушать, о чем ен будет говорить. В этой разноликой

толпе были и поклонники белого атамана.

Дутов, оставив коня, пошел к собору, откуда через открытую дверь уже допосался густой бас дьякона и вторивший ему хор певчих. У паперти Дутов сиял фуражку, перекрествался и, быстро взбежав по каменным ступеням, скрыдся за дверью. Вслед за ими повалила толпа зевак. Хор встретил его торжественным многолетьем. Дутов, часто крестясь, подошел под благословение протомерея.

Соколовский остался на паперти собора, не выражая сосбого желапия быть затертым в толпе. Сюда вскоре вышел и Дутов. Он остановылся на верхней ступени каменного крыльца и так стоял неподвижно, как изваядие, сържа в лекой руке фуражку и глядя поверх людей. Прямо перед ним, на площали, были руипы двухотажных корпусов винокуренного завода. По степам, сложенным из жженого кирпича, из темных провалов окон пролегля хоосты колоти недавнего пожара.

Здесь всего дней двадцать назад находился штаб красвых. Артиллерия белых бросила на винокуренный завод несколько зажигательных снарядов. Завод загорелся. Пожар, несмотря на артиллерийский обстрел, тушили

все жители города. Сгорел весь квартал.

Дутов докладывали о меткости артиллерийских наводчиство, и теперь он с довольным видом взирал на плоди трудов своих подтинепных. Здания— краса города превратились в развалины. Галки, потревоженные звоном колоколов, слетели с колокольни и, каркая, метались над степами сторевщих строений.

Дутов, как это заметил Соколовский, явно позировал перед горожанами. Невысокого роста, с заметным брюшком, с блестевшей на солнце лисниой, здесь, на каменном возвышении, он хотел стоять долго, ушиваясь мнямой победой. Лицо его сияло. У паперти столивлись древние старушики в пропакциих нафталином ротопрах. Они падали ниц перед атаманом, протигивали костлявые руки, истерически выли. Из толим неслись крики:

Спаситель наш, батюшка!

Благолетель!

Отец родной!

Избавитель долгожданный!

Дутов величественным взором окинул площадь. Все поклонянков и поклонини, но атмент на восторженные возгласы поклонянков и поклонини, но атаман молчал. Соколовский, испытывая чувство неловкости за него, опуствл глаза.

Молчание прервал казачий офицер. Расталкивая людей, он полошел к Лутову и отдав честь, положил:

— Ваше превосходительство! Привест троих пленных.

Пленные краспоармейцы в изодранных рубахах, с
обнаженными головами, со следами побоев на лицах,
стояли в окружении казаков, ожилая своей участи. Дугов

презрительно посмотрел в их сторону и процедил сквозь зубы: — Ублать!

Слушаюсь, ваше превосходительство!

Офицер подбежал к казакам и передал приказ атамана: Над головами красподриейцев серкнули казачы шашки, и вот пленники былись в конвульсиях на земле, в лужах крови. Толла ахиуза, колыхнузась, раздались менекше крики. Люди, охваченные страхом, бросились бежать. Олы дв поклонниц белого атамана в ужасе попипала

Одна из поклонниц оелого атамана в ужасе припала

к ступенькам паперти и причитала:
— Спаси, госполи!.. Упаси, госполи!..

На лице у Дутова не дрогнул ни один мускул. Оп так же молча надвинул на лоб фуражку, надел перчатки и медлению сощел по каменным ступевям. Люди расступились, попятились. Дутов, ни на кого не гляди, пошел к своему конно.

Под неистовый колокольный звон, безмолвные, подавленные всем виденным, жители города покидали Собор-

ную площадь.

На следующий день Соколовский снова явился в штаб Дутова. Ему надо было спешить в обратный путь. Не теряя времени, он приступил к главной цели своего приезда — получению патронов для предстоящей операции в Пишпеке. Атаман был по-прежнему с ним очень

любезен и охотно пошел навстречу его просьбе.

— Я объявил мобилизацию вескольких возрастов, сказад оп. — Нам предстоят больным комплан кампания. Хотя запасы патронов у выс нока не очеть веляки, для васа выделям. Пеля нашей борьбы едины. А подводы для доставки вы возвыете в любом селе. Я дам распоряжение. С отрадом казаков под командованием есачка Половстотрадом казаков под командованием есачка Полов-

никова Соколовский выехал в деревию Оторвановку.

Весть о мобилизации в белую армию ужаснула крестьян. Они в панике бежали из родних мёст, притали коней в степи, по оврагам. Молодежь покидала деревии, скрываясь в горах и лесвых трущобах. Многие ушли в краспие партизаны. Дугос кварядия карательные отряды, они должица были навести страх на все население Южного Уюлаг.

В Оторвановке остались только старики, женщины и

Узнав о мобилизации, Кузьма Шаповалов отправил сыновей в степь.

 Наше дело землю пахать да пшеницу сеять, а ие воевать. Вы слышали? Ежели кго из вас вадумает идти на войну, до смерти запорю, сукиного сына. Повяли? А теперича айда в степь да за лошадьми глядеть. Особо за тиепусло, она — желербая.

Старший сын Григорий, внешне похожий на отпа, старший же сутульй и коренастый, могат ваях хомут, подошел к лошади. Та покорно вытитула шево. Гриторий набросил хомут, перевернул его, выправил гриву и, затигивая супонь, ответки:

Лално, батя, булет все, как велено.

Младший. Степка, запрягая другую лошадь, с китрой

младшии, Степка, запрягая другую лошадь, с хитрои улыбкой посмотрел на отца и сказал:

А ежели что — убежим к Каширину.

— Я тебе дам Каширина, олух!— строго крикнул Кузьма. — Ты слухай, что тебе говорят. Ишь, вонн какой нашелся! Лохмоногий пыпленок. Только вылупияся из яйца и кукарекать вэдумал. Вот я всыплю чересседельныком, будешь знаять Каширина. Говорю—лошадей беречь... Аксявыя! Ну, чего ты молчинь? Говоры!

Мать стояла у открытой двери дома. Казалось, за эти дви она постарела еще больше. На ее дрожащем подбородке застыли две слезинки. Асинья плакала молча, не хотела волновать сыновей. Пусть в их сердцах живет и крепнет мужество, они идут на опасное дело. И неизвестно — вернутся ли домой.

Кузьма посмотрел на жену и вдруг еще более сгорбился, отвернулся от двери опустевшей конюшни. Вскоре, овладев собой, он подошел к запряженному фургону.

— Ну, сыны мои, прощавайте, стало быть,— сказал он прогнувшим голосом.

Аксинья подошла к фургону, обняла младшего:

Помни, сынок... Берегися... Слухай Гришу.

Старший сын тронул вожжи, и фургон покатился со двора.

Ветер не успел замести следы колес у двора Кузьмы,

как в деревню прибыл отряд белых.

— Хояни! Выходи! Кузьма поспешно вышел. Во дворе стояли казаки. На их почертых брюках выцвели синие лампасы, порыжели от времени фуражки, лихо сдвинутые набекрень. Темное широкое лицо одного из казаков сообенно запомилось Кузьме. Из-под фуражки у него торчал кудлатый чуб. Казак бил плетью по голенищу сапога, исподлобыя, со злобной усмешкой глядел в окаменевшее лицо Шаповалова.

Где твои кони?— спросил он, заранее зная, каков

будет ответ. — А сыновей куда спровадил?

Кузьма побледнел и пролепетал:

Голубчики мои, ей-богу, в подводы угнали.
 Голубчики! — передразнил его казак. — Мы тебе

дадим голубчиков, старая курва. А ну, собирайся!
— Куда ж меня! Да за что же вы, братцы?

— Молчать, плешивый черт!— крикнул второй казак. Аксинья, видя, что казаки скрутили мужу руки, запончитала:

Родненькие, помилуйте... Мужик хворый, в гроб

смотрит... Помилуйте!

Казаки, подталкивая в спину Кузьму, вели его по

улипе.

На площади, около церкви, казаки уже собрали стариков, поставили их в ряд. Казачий есаул, не слезаи коиз, мотча наблюдал за происходищим. Казаки выгоняли на площадь всех, кого заставали в избах. Женщины и дети топлились здесь же. Рядом с есаулом ехал па коне и Соколовский. Он равнодушно смотрел на все, что творилась вокруг. — Были онв мужданами севолаными, такими в оставись,— сказал Подонников. — Мы, казачество, за отсчество жизнь свою полагаем, а они что? За нашими синнами норовят отсидеться! Нет, брат, шалишь. Не жотят,— заславим. Вот этот, к примеру,— показал он на Шаноралова и тут же, повысив голос обратился к нему:— ну, чего сторбился, раньше времени в могалу смотришь! Небось, когда Каширин явится, лет на десять помолодеещь, а теперь прикинулся казанской спротой.

 Я отроду такой сутулый, — ответил Кузьма, глядя в землю. — Я в русско-японскую воевал, а теперь какой

из меня вовн? На печке сидеть, щи лаптем хлебать.

— Ну ты, поговори у меня! Заставлю — и ты пойлешь!

Вековая вражда между казаками и крестьянами вз-за земля и всяких привялетай, которыми пользовались станичники, теперь оживала с новой сидой. Крестьяне стоили молча, угромо потупившись. Тревога за соложи синовей, за родимый кров не могда заглушить глубокой ненависти к казакам, налегевшим сюда неожиданию и нетаданию. Казаки, в свою очередь, не скрывая презрепия, смотрели на жителей Оторвановки, как на преступинков, которых ждет экзекуция, кандалы, Сибирь.

 Где староста? — спросил Половников. — Ага, вот он нлет.

Из школы вышел благообразного внда старичок, подстриженный «под горшок», в картузе, одетый в новую тройку с тяжелой цепочкой от часов на жилете.

Подай сюда список.

 Пожалуйте, ваше благородие,— ответня староста, поспешно подавая бумагу.

Бога гневишь, Митрий Пахомыч,— сказал Кузь-

ма. — Напрасный поклеп на людей возводишь...

 Молчать! Не разговаривать! — крикнул есаул. — Слушайте мой приказ: сегодня же выставить мне двадцать парных подвод.

цать париых подвод.

Есаул слов с коня, заложил руку за борт френча, прошелся, пристально всматривансь в стариков. Его толстые губы нервио подергиванием. Глаза элобно припцурпавлись, в голосе завучала элоба, резквя, как шипење элмаза по

стеклу.
— Сыновей куда отправили? А где ваши фургоны?

Молчите? Не знаете? Мы подскажем.

Он взял список и, зачитав его, приказал:

- Сыновей немелленно доставить. Живыми или мертвыми. А всем поименованным в списке всыпать по лвалцать цять горячих! Чтобы впредь было неповално илти против законной власти... Подхорунжий Боярышников! Выполняйте!

Казаки бросились на стариков, сорвали с них рубахи и разложили на земле. В толпе женщин послышались сдавленные причитания, громко заплакали испуганные пети. Казаки недовито осмотрели гибкие ременные плети. встали попарно к каждому из наказуемых, и началась порка. Стоны истязуемых, плач женшин и летей не волновали казаков. Соколовский вспомнил слова Лутова: «Большевики говорят о диктатуре рабочих. мы осуществим свою железную никтатуру». Есаул Половников стоял неподвижно, с видимым удовольствием наблюдая за поркой. Глаза его злорадно блестели. Дружно работали, свистя в возлухе, казачьи плети. Казаки пелали привычную для них работу.

Аксинья видела только исполосованную в кровь спину мужа, видела, как он вздрагивал после каждого удара, корчился в цепких руках казаков, слышала его стоны. Но вот вдруг Кузьма затих и растянулся неподвижно. Как пласт.

— Убили... Батюшки мон!. Умер Кузьма... Господи, милостивый... За что убили Кузьму моего? — дико закричала Аксинья.

Выполнив приказ есаула, казаки сели на коней, построились и во главе с офицером тронулись вдоль.

VIIIIIII. Женщины вынесли одеяда и кошмы, уложили на них избитых стариков, с причитанием и плачем разнесли их

по помам. Кузьма Шаповалов очнулся только в постели. Ак-

- синья не отходила от него, ночью силела у изголовья. Батюшка родимый! —воскликнула она, когда Кузьма приоткрыл глаза. - Такого, кажись, не было и при царе... Всю деревню исполосовали атаманы-разбойники. Много передумал Кузьма в пни своей мучительной
- болезни Все нутро отбили, изверги! — со вздохом говорил
- он. серпце мое церевернулось.
- И понял Кузьма ощибку, «Вилно, тому быть: око за око, зуб за зуб». - пумал он. А когда поднялся с постели. не говорил об этом ни слова.

Сыповьи Кузьми — Григорий и Степка — прятались в овраге, поросшем мелкими березками. Рядом с ними, у фургова, стояли лошади. Здесь и нашел их тот же казак с кудатым чубом, который забрал отца. Увидев дезертиров, он сказал:

· A вот они, голубчики, попались! А ну, запрягайте

коней. Да быстро! Будет вам порка, сукины дети!

Их вместе с конями, запряженными в фургоны, при-

гна вместе с конями, заприженными в фургоны, пра-

..... Провожая старшего сына в подводы к белым, Кузьма на прошанье сказал:

— Вот послухайте, Гриша и Степа. Моего отца, а вашего деда помещик розгами порол. Меня, вашего отца, казаки до полусмерти плетьми иссекия. Что же теперь выходит? Так весь век будут они сеть мужиков? Выходит, в ошибих дал, думал без войны обойдемся? Нет, не нначе, как придется воевать да крепко бить по этим проклятым чубам. Поезкай, Гриша, да смотри не перечь до поры до времени, домой воротись, а тогда мы еще увидим, на чьей улипе будет праздник. Прощай, сынок, да помни, что я тебе наказал...

 Прощай, батя, — ответил Григорий, — не сумлевайся. Теперь я и подавно выполню родительскую волю...

Аксинья сидела у печи, молча вытирая слезы. Лицо Кузьмы просияло. Он воспитывал детей по старинке, в повиновении, и теперь обнял сына, благословляя в дорогу...

Казаки, набрав для Соколовского двадцать парных фургонов, погнали их к Ураду, откуда предстоял путь па

Балхаш.

Провожная Соколовского, Дугов на прощание сказаал.

— Будем держать связь. События в Семиречье меня очень занимают. Ваша предполагаемая операция в Пишекском уезде не так уж значительна, но в случае ее успеха Семиречье будет отрезано от Ташкента, и мы будем бить врага по частям. Желаю удачи. Надеюсь, еще встретвыся. Помните, господин капитан, здесь, на Урале, наш главвый фроит.

Ранним утром, когда над ковыльной степью Зауралья вставал рассвет, обоз из двадцаги фургопов выступил из станицы Артазымской. Урал, мелководный в осеннюю пору, переехали вброд по усыпанному крупными гальками перекату. Холмы правобережья отступали, покрываясь синевой. Полевая дорога пролега по седым ковылям на восток, к берегам Ишима. Соколовский ехал на переднем фургоне. Он радостно смотрел вперед, в степную даль. Теперь дорога не пугала его. Пройдут четыре недели пути, и он снова будет на Балхаше, с Леной.

.

SH TVC :

Когда Благодаренко и Молода возвратились с Балхаша, было назначено экстренное совещание Совдена. Иваницын предвидел, что стычки с вожаками эсеров не мино-

вать, и тщательно готовился к этому.

В Пишпеке и в селах уезда произошли события, застанвише насторожиться. Как только пронеслась весть об открытии на севере Семиречья фроита и захвате белогвардейцами Сертиополя и Лепсинска, кулаки богатых селевий стали предъявлять уездной власти Пишпека нактиме требования и грозились разогнать недавно созданные комитеты бедноты. Купцы братав Краснобородкины, а с ними и другие богачи Беловодского потребовали выделения Беловодской волости в самостоятельный уезд. Они не хотели признавать власты большевистского Пишпека. Вступление англичан в Асхабад и захват квазачыми атамалом Дуговым Оренбурга и Орска посеяли еще большую тревогу. Для пополнения рядов Красной Армии была объявляема мобилающимих вых оварстаную купка в

На заседание Совдена были вызваны все агитаторы, которым поручалось создавать комитеты бедноты в селах уезда. Председатель Совдена дал слово Краснову, прие-

хавшему из Беловодской волости.

Краснов, невысокого роста, со вздернутым носом и коротко подстриженными усиками, быстро вышел на середину комнаты, откашлялся и торопливо, короткими отрывистыми фразами стал докладывать собранию:

— В Беловодской волости плохие дела, товарящих Кулаки ликуют: «Мы-ста, баста... Напа береть. Но мы свое дело сделам и во всех селах волости комбеды организовали. А вот в село Ново-Гропцком оцять случай такой. И собрал народ в клуб, княжку Ленина читать. Кулаки хотели сорвать читку. Даже пол Ткачев припледацать? А многие требуют: «Дажві, читай громче! Жолаем зать, о чем Ления пишеть. И я читай. Всю княжку до последнего листка прочел. Освярене батюцика долгогрявай. Домой ущел. Не по чутру ему пама правада.

Пока Никита Краснов вел этот рассказ, Благодаренко и Молода сидели неподвижно, уставив глаза в пол. Голько при упомивании мисири попа Ткачева оли насторожились, взглянули исподлобья на Краснова. Но тот заговорял о другом. И они успоконансь, только посмотрели друг на друга. «Инчего, мол, гроза миновала».

... В квргизских волостях, —докладывал Керимкул, пе было того, о чем говорил товарищ Краснов. Только в одном виле бан цивекали к председателю совета и задявли: «Мы будем в совете. Если нам не отдащь власть, мы тебя убьем». Пришлось бами сказать: «Если убьете председатели, все бан и манапы волости ответит своей головой!» Замодчали шакалы, испугались. Бай и кулак—наши врати. Надо следить. Большой чатак будет.

— Большой чатак уже получился,— заявил Логвиненко.

Он только что вошел в комнату и, остановившись у двери, с нетерпением ожидал, когда Керимкул кончит печь.

— Что случилось, товарищ Логвиненко?— спросил Швеп.

 Кулаки в Беловодском наш продотряд обезоружили, красноармейцев посадили в подвал купца Краснобородкина

Изумленные этой вестью, все замолчали.

Ведь это настоящий бунт!

— Похоже на то!

 Сколько было послано красноармейцев? — спросил Иванипын.

 Семь человек, — сказал Логвиненко и добавил, вот и проворонили отряд.

вот и проворовили отряд.

— Что вы скажете на это, товарищ Благодаренко?

— спросил Иванилын.

 Что сказать? — невозмутимо ответил Благодаренко. — Мы в этом деле не были. А что продотряд озлобил

крестьян, - так это ваша вина.

— Каких крестьня?— оворкнур глазами, прервал его Логивненью. Ркрасибородияны, по-твоему, крестьяпе? Скотогорговцы, навочники, голстосумы! А Павло І тупценно, а Гальта Федор — это ваши едолоские дружкия, а кто оня? Крестьяве? Настоящие паразаты! Когда мы меняли рекивзированный спарт и мануфактуру на писеняцу, чтобы голодиых киргизов пакормать, так у нях пшеняца, была. А теперь они клеб сприятам в ямы и развитуми хайла: «Не лалим хлеба кногизам!» Вот какие у вас революционеры-социалисты, товарищ Благодаренко. С такими социалистами по самой монархии — одна година. Я предлагаю послать в Беловолское усиленный отряд, товаришей выручить, а с кулаков продразверстку взять. И взять полностью, так чтобы пругим кулакам была HAVKA. — Иного решения у нас и не может быть. — согласил-

ся Иванилын. - Я хочу еще добавить к сказанному: мобилизацию мы проводить пока не булем...

Благодаренко со злобой покосился на Иваницына.

Чтобы это значило? — спросил он.

- А так, время к тому не пришло, - ответил Иваницын. — А когда оно наступит, нам из центра укажут. Благоларенко встал н. тыча пальнем в групь Иваннпына, крикнул:

Ты — изменник револютии!

 — Я? Изменник революции? — прошентал Иванинын бледнея. — Кто вам дал право бросать такие обвинения? На чем они основаны?

 — Ла. ла... Изменник. — повторил Благодаренко. — На севере открылся фронт, нужна срочная подмога, а Иваницын тормозит мобилизацию. Чего он добивается?

Чтобы казаки нас разлавили? Это ли не измена?

 Хорошо, навайте разберем этот вопрос по конца. сказал Иваницын, разгадав замысел эсеровского вожака. — Вот агитатор Краснов в Лебелиновской волости поставил дело так, что у кулаков все оружне отобрали. Почему вы, товарници эсеры, не сделали этого у себя в Беловолской волости? Кроме того, напомянаю, что парин из Беловолской волости требуют: «Дайте нам оружие, пойдем бить большевиков». Это чья агитация?

Благодаренко потупился и не отвечал, что-то сообра-

жая. Иваницын продолжал:

 Я предлагаю временно задержать мобилизацию в уезде, чтобы не дать оружие в руки кулацких сынков. Благодаренко побагровел.

 Иваницын, ты — ликтатор! — вскрикичл он. — У нас пвухнартийная власть. Почему решают всегла так. как того хочет Иваницын?

Черные узкие глаза Мумузы сверкнули злобой.

— Ла. па. скажи. Иваницын. почему?

Противники стояли пруг против друга, готовые на любую крайность. Вмешался Швец.

 Товарищи, — заговория он тихим голосом, — мы должны найти путь к примирению. Кто из нас не оши-

бается? Давайте совместными усилиями...

— С такими, как Иваницын, мы решать не будем, резко прервал его Благодаренко. — Мы созовем свое совещёние социалистов-революционеров и там заявим об изменниках революции. Пусть узнает весь нарол!

С этими словами Благодаренко направился к двери. За ним последовая и Молода. После их ухода настунило неловкое мочание. Швец смущение и выжидающе ство, он закашлялся и начал перекладывать бумаги на ство, он закашлялся и начал перекладывать бумаги на столе.

— Вот видите, товарищи, всеры задрали носм.— сказал Иваницыи. — Это плохой признак. Они что-то замишляют недоброе. Надо быть начеку, усилить политическую работу среди красноармейцев. Товарищи, мы пойлем в казармы.

В казармах известие о разоружении продотряда в

Беловодском вызвало бурю негодования.

— Нас разоружать?

— Борцов за коммунию?

 Пойдем все на Беловодское! Нехай нопюхают, чем наш кулак пахнет.

После шумного митинга командиры собрались в штабе полка и избрали Грибова комиссаром полка.

 Тезка, от души рад за тебя, потряс его руку Логвиненко. — Теперь мы будем работать куда дружнее.

- Время тревожное, —сказал на это Грибов. —Дорога каждая минута. Надо усилить тактическую подготовку коммупаров, да и патронов для стрельбища не жалеть.
  - ку коммупаров, да и патронов для стрельбища не жалеть.
     Да, да,— согласился Логвиненко,—будем готовить-

ся. Вот патронов, правда, у нас маловато.

— Были бы ружья, а патроны найдутся,— ободряюще улыбаясь, сказал Грибов,— патроны получим. Ташкент нас не оставит в беде. Как вы думаете?

 Я тоже так думаю, — согласился Логвиненко и обратился к бойцам. — Вы слышите, что говорит наш новый комиссар? Передайте всем: усилить стрелковую подготовку, завтра выходим на тактические учения.

В глубоних ущельях тавлась ночная свнь. Небо посветлело и, хотя солнце не вышло еще из-за гор Чон-Кемина, на снежных вершинах уже зарделся розовый румянец восхода. В эту рапнюю пору весь полк был в

сборе, и красноармейны с песнями выходили с казарменного плапа. Логвиненко вел своих кавалеристов в поле. Позади эскапрона три всадника везли большие связки лозы и деревянные станки для учебной рубки. Среди красноармейцев были и такие, что впервые взяли в руки саблю. Сегодня им предстояло испытание. В строю, рядом с Калыром, на бойком буланом иноходие ехал Саянбай Каралаев. Круглоголовый, с тонким прямым носом, под которым пробились небольшие черные усы, с живыми смеющимися глазами Саякбай поминутно оглядывался по сторонам, с горделивой улыбкой касался рукоятки сабли, нежно поглаживая гимнастерку, и очень жалел, что не видел, как сидит на его бритой голове красноармейская фуражка. В седле он держался свободно, как и подобало природному кавалеристу. Саякбай, сын бедняка Каралая, одним из первых джигитов Иссык-Куля пошел в кызыл-аскеры, чтобы добыть своему народу лучшую долю.

Скажи Калыр-аке, хороший наш командир?—спро-

сил Каралаев.

 Логвиненко-хороший джигит, — ответил Кадыр. — В прошлом году он был простой солдат, а теперь — командар. Учись у него, Саяке, и тоже будень хорошо воевать.

— Э, Кадыр-аке, будем воевать! Я — охотник, умею стрелять. Казаков побьем, чтоб им сгореть в аду!

Надо стрелять и надо хорошо рубить, — поучитель-

 падо стрелять и надо хорошо рубить, — поучител но заметил Кадыр, — так говорит наш Логвиненко.

Эскадроп остановился в поле около пебольшого кургана. Логвиненко приказал поставить десать станков в ряд на расстоянии десяти шагов друг от друга, а сам выехал на курган, чтобы удобнее было наблюдать за рубкой. Когда кавалеристы развегли дозы к станкам и первые ветки были поставлены на место, оп сказал:

 Краспоармеен должен все уметь. Если надо — мы кавалеристы, если надо — мы пехотинцы, если надо мы за пулемет и за оружие... Нам, братцы, еще придется схватиться с лютым врагом. Мы должны бить его без пощаль до полного истребления. Краспоармеен Орейников,

на рубку лозы, марш!

Вася занес над собой сверкнувшую на солнце саблю и пустил вскачь гнедого коня. Из десяти он сумел срубить четыре лозы.

 Видно сразу — пехотинец, — сказал Логвиненко, боится, как бы с лошади не упасть.

За ним скакал Макеш Сулейманов. Он хорошо держадся на коне, но плохо влапел саблей. Спубил только три лозы.

Плохо. — сказал Логвиненко. — А ну. Маметов.

покажи свое искусство.

На шустром низкорослом скакуне Маметов с места ринудся карьером, пержа саблю нап головой. Он словно сросся с конем. Лвижения были точно рассчитаны. Поравнявшись с лозой. Калыр моментально опускал саблю в

мигом взлымал ее лля нового улара.

— Семь! Хорошо, Молоден, Калыр!— похвалил ero командир, когда тот вернулся в строй. - Теперь проверим новичков. В казарме мы учили, как работать саблей, а теперь посмотрим, как вы булете рубать верхом на коне. Красноармеен Каралаев, вперен!

Из строя выехал Саякбай.

Голову своему коню не отрубищь?

Каралаев весело рассмеялся:

Нет, товариш командир! Мой конь—славный конь!

Зачем его голову - казака рубить булу!

 Ну, смотри, — улыбнулся Логвиненко, — надо так рубать, будто перед тобой враг настоящий. И знай, что если ты не срубищь, он тебя срубит. Коню под ноги не смотри, саблю в руке крепче держи и владей ею так же ловко, как ложкой за обедом.

Красноармейцы дружным смехом поддержали слова командира. Саякбай тоже рассмеялся, а затем мгновенно посуровел, сдвинул брови, выхватил саблю и ударил

шпорами своего буланого.

 И-э! Черт тебя побери! — весело выругался он .и поскакал, размахивая саблей. Первую дозу он подсек, на второй нал промах, а когда поднял саблю для следующего улара, конь уже проскакал последний станок.

Каралаев вернудся в строй, взволнованный своей не**удачей**.

 Разреши, товариш команлир, еще раз. Плохо я Ничего, лжигит, научим. — оболрил его Логвинен-

ко. - Булешь хорошим рубакой. На коне хорошо скачешь. Логвиненко приказал поставить ветки для себя и выехал вперед.

 Попроб√ю, что выйдет,— сказал он, — Учиться надо каждый день, каждый час. Это надо делать примерно вот так...

Логвиненко поскакал вдоль строя лоз. Его клинок опускался на каждую лозу в тот неуловимый и нужный миг, который воспринимается больше чувством, чем разумом. Лозы, будто мгновенно ожившие, отлетали прочь. Все десяты! — воскликнул Саякбай. — Молоден, то-

вариш команлир!

- Не я буду, если не научусь так рубать, - сказал Кадыр.

После небольшого отдыха Логвиненко приказал:

 А теперь—на стрельбище. Булем учиться бить без промаха.

Стрельба по мищени была одним из увлекательных занятий красноармейцев. С веселой песней тронулись они вперед.

К исходу дня эскадрон возвращался в город другой дорогой. Около пивоваренного завода, на пустыре у реки, стоял песяток юрт. Вокруг них играли полуголые пебятишки.

Что здесь такое, Кадыр-аке? — спросил Саякбай.

- Здесь русские люди собирают голодных киргизских детей, у которых нет ни матери, ни отца. Много таких бедных сирот после шестналцатого года. О кудай! Когда кончатся наши бедствия?

Дети высыпали из юрт. Многие из них полошли вплотную к дороге, где проходил эскапрон Логвиненко. Завелующий детским домом, обеспокоенный тем, что какой-нибудь малыш полезет под ноги коней, поспешно вышел вперед и приказал своим помощникам убрать детей полальше от пороги.

Худые, изнуренные голодом, с печальными моршинками v ртов, одетые в лохмотья, лети с любопытством смотрели на всалников. У многих из них были распухшие животы.

- Здорово, Кузьма, - приветствовал Логвиненко завелующего летским домом. - Плохие у тебя питомны.

- Новички, - ответил тот, - сегодня только приняли, сводим в баню, а там оденем, накормим.

Чем кормить будете? Хлеб есть v вас?

- Хлеб есть, всех накормим.

 Добре, добре, — сказал Логвиненко, трогая коня. — Бувайте здоровы.

Минуя пивоваренный завод, Логвиненко повернул коня на Новую улицу, чтобы проехать мимо Настиного дома и еще хоть краем глаза взглянуть на нее. «Нехай подавится на монх конников,— подумал он,— добрые ребята».

Кавалеристы занеля походную. На тротуарах останавляпольности в постанов выходили люды. За эскадроном бежаля неугомонные ребятишки, забогаля вперед. Старухи, подпирах дряблые щеки и смахивая слезники, шенталя модитвы. Бойцы пели:

> Смело мы в бой пойдем За власть Советов, И как один умрем В больбе за это!

По четверо в ряд, с крествия ремней на груди, с торзащим стволами карабнов, скли вагорелые красиоармейцы со стротими видами. Кони в такт песне дружно мотали головами. Санкбай, не знак мотива и скою боевой песни, вместе со всеми, громко, своими словами, по-киргивски пел припев, и песня виввала в его сердце ликуюцую гордость, сознание, что теперь он тоже кнами-аскер — вожи великой армии великого народа. Санкбай посмотрем на Калима, васправил парчи, привосавился.

Около дома Олейниковых Логвиненко увидел отца и мать Насти. Но ее самой не было. «Что бы это значило? Воится при отце выйти на улицу? А может быть, нет дома?» — размышлял он.

Олейниковы, увидев в строю своего сына Васю, приветливо закивали головами. Моясей Петрович, как это подметил Логвиненко, на этот раз был не таким суровым, каким он казался пои первой встрече.

В один из вечеров Логвиненко пришев к Насте. Ота была рада приходу Яник, но вола себя сдержанию Теперь онн встречались каждый вечер. Они просиживаля долгие часы на скамые у кваштки и говорили обо всем, что придет на ум. А о чем говорили — на другой день было трудно аспомнить. Это был беспечный лепет любяя, вессами и быткий, как говор гориого ручка. Незамечно они стали так близки, так дороги друг другу, что уже открыто говорили о самых заветных думах и мечтах.

Когда они возвращались в Дунгановку после киносеанса в «Эписсоне». Яша признался:

 Настенька! Я люблю тебя. Так люблю и не знаю, что будет со мною, если ты полюбишь другого. Я не могу попустить важе мысли такой.

Они стояли в тени того же молчаливого карагача, который был свидетелем их первого поцелуя. Яша с упое-

нием целовал ее руки, губы, щеки, косы, пахнушие тонким, еле уловимым запахом свежести, а Настя, задыхаясь, отталкивала его от себя и умоляла:

— Не напо. Яша, не напо так... Довольно. Я иду

помой...

Яша уступал ее просьбе, и как ни тяжко было, а разум одерживал побелу. Яша покорялся и уходил, чтобы на следующий день вновь ждать ее у калитки.

Однажды Яша отлучился из города на пятнадцать дней. Настя считала кажлый пень, прожитый без Яши. Она поняла, как привыкла к нему. Любовь тихо, неваметно вошла в ее сердце и теперь захватила все ее су-

Мать знала все, что происходит между Настей и Яшей. Она была не против их брака, но отец по-преж-

нему и слышать не хотел о Логвиненко.

В гаринзонном клубе каждую субботу были вечера с танцами, а по воскресеньям драматический кружок ставил спектакли. Настя участвовала в любительских постановках, и Яща, силя всякий раз в первом ряду, не сволил с нее влюбленных глаз.

Вскоре этим счастливым и мирным дням пришел конец. В середине сентября штаб Туркестанского фронта отдал приказ Пишпекскому полку выступить на Северный Семиреченский фронт. В казармах начались спешные приготовления. Бойцы чистили, проверяли свое оружне. Снаряжался обоз. Из склалов выдавали знинее об-

мундирование.

И вот наступил прощальный вечер. В гаринзонном клубе гремел оркестр. Яша сидел в кругу друзей, рассеянно и тревожно оглялываясь по сторонам. Все было готово. Завтра полк выступает в поход. Последние дни Логвиненко так был занят предстоящим походом, что не мог сходить к Насте. Теперь он с нетерпеннем ждал ее.

Она пришла. Логвиненко почти бежал ей навстречу. Настя улыбнулась и протянула руку. Липо ее побледнело. пальцы рук прожади, она не могла скрыть своего вол-

нення.

— Наполго? Не знаю. Настенька!.. Кто знает? Может быть.

Глаза Насти стали влажными. Она с мольбой и страхом смотрела на него:

Не говори так, Яша.

 Хорошо, Настенька. Я не то сказал. Мы скоро вернемся. Посмотри на монх клопцев. Разве с ними пропадешь? Белякам дадим жару-пару, потом — домой.

Оркестр заиграл вальс «На сопках Маньчжурии». Яша обиял Настю за талию и увлек в веселый водоворот

TARREL

В перерыве между танцами к Логвиненко подошел Нагибин. Он был серьезен и строг, молча наблюдая, как веселится молодежь.

— Моя невеста,— представил Логвиненко. — Познакомься.

Нагибин улыбнулся.

 — А помнишь, Яша, нашу беседу в Гавриловке? Вот и у тебя есть подружка... Поздравляю, брат, от души. Распорядитель вечера объявил:

Украинский гопак!

Друзья вытолкнули Логвиненко на середину круга. И Яков под всеобщий гул одобрения лихо сплясал.

Логвиненко провожал Настю домой. Осенний вечер был холоден и угрюм. На фоне сумрачного неба чернели остроковечные вершины тополей. Редкие порывы ветра срывали с леревые в сукие желтые дистья, и опи с тихим шелестом падали на землю. Яков и Настя простились у калички, два друг пручу слово веврости и дюбям.

А на утро полк уходил в поход.

На проводы полна собрался весь город. Военный комиссар уезда Нагибин, отдавая последние распоряжения, подозвал к себе Якова и обнимая: сказал:

 Надеюсь на тебя, Яша... Не посрами славы красных фронтовиков. Дерись с врагами смедо и беспощадно.

 Будет сделано, Егорыч, как ты сказал, — ответил Логвиненко. — А как ты будешь? В уезде неспокойно. Много ли у вас припасов осталось?

 Скажу по совести, Яша, почти все вашему полку отдали. Там дело поважнее будет.

Не забудь писульку на фронт прислать.

Уж это обязательно.

Они помолчали минуту, словно припоминая, что еще наде сказать на прощанье. Нагибин еще раз обнял Логвиненко, а затем и Якова Грибова.

 Помните, друзья, — говорил он, — в прошлом году мы так и полагали: война кончилась. А теперь вот снова в поход. Желаю вам. братцы, удачно и счастливо...

Голос Нагибина дрогнул.

На казарменную площадь пришли Иваницын, Керим-

кул, Меркуи и Шатилов.

В толпе провожающих Логвиенко увидел инженера Леябова с жемой и доперыю и восело кивиул им головой. Томя во все глаза смотрела на Логвиненко, на его серого в яблоках кони, на котором не так давло Янпа перевез ее через буриу реку, не би очень захотелось заплакать, она с трудом подавляла слезы. Шум, говор, суета отвлекали ве винмание. Недавно она прочитала роман Геврика Сенкевича, книгу, которую она начала читать вместе с Яшей, по дочитывала одна. Теперь в се воображении - Яша был не Иша, а рыцарь Збалико, уходивший на войну с тевтопцами, а она бала не Тоня, а девушка Ягенка, для любви которой нет никаких преград на всем свете.

Рядом с Глебовым стояла старая мать Якова Грибова. Суховькая, сморщенная, по-деревенски повязанная белым платком, в ситцевом платье, она старческими пальпами комкала платок и шентала:

 Родненькие наши... Уходят, все уходят... Дай бог скорее домой вернуться живыми, здоровыми да с побелой...

в...
Когда она увидела сына, вытянулась, словно котела

стать выше ростом, и крикнула:

Яша! Яшенька, сынок!— Ее слабый голос потонул

в гуле других голосов.

Грибов увидел мать в толпе и пробился к ней навстречу. Лицо его было озабочению, но он с глубокой иежиостью посмотрел в лицо матери:

 Яшенька, дрогнувшим голосом проговорила мать,— а ты пиши, почаще пиши. Я ведь буду ждать каждый пень, каждую ночь.

— Хорошо, мама, булу писать часто.

Заиграла музыка. Духовой оркестр полка играл всеми любимые в ту пору вальсы. Пехота уже сидела на бричках. Кавалеристы строились в похоличую колониу.

У Саякбая среди провожающих не было родных, они остались на Иссык-Куле. Его провожал Кадыр, который

оставался на службе в Пишпекском гарнизоне.

 Прощай, Саяке, прощай, дорогой. Возвращайся с победой, — говорил Кадыр. — Бей врага, как учил Логвиненко.

Спасибо тебе, Кадыр-аке, прощай.

Друзья обнялись, и Саякбай вскочил в седло.

Настя стояла в толие провожающих и не смела подойти к повозкам, где Логвиненко отдавал последние распоряжения. Она сдерживала слезы, смотрела прямо перед собой. Вокруг сустились люди.

Командира полка Харина, пьяного от гапиша, с трудом уложили в повозку, а он, веселый от дурмана, все порывался сесть на коня, чтобы ехать впереди полка.

Иваницын в этот дель был таким, каким его не видели прежде. Много лум волновало его сердце: и судьба каждего из волнов, которые оставались в Пиппеке поречбя, и судьба тех, которые оставались в Пиппеке позащитий одного стремкового батальова. А по уезду ползли темпые слухи. Над Чуйской долиной нависали хмурые тучи, элой ветер лега с Балхаша. Алексей Илларионович с заботливостью рачительного хозяния сустился кокол обоза, проверял, кее им необходимое взяли в дорогу. А когда все было готово, подошел к Логвиненко и Грибову. смажичи пот со лба...

 Ну вот, друзья, стало быть; проститься пора...
 Смотрите там, воюйте умело, как и подобает солдатам веволюции.

Он поочередно обнял Грибова и Логвиненко.

— До свиданья, Алексей Ларионыч,— сказал Логви-

ненко,— твой наказ выполним.

— В добрый час!—махнул рукою Иваницын и быстро полен прочь, подавляя в себе минутную слабость и стараясь скрыть от друзей душнанше его горло тяжелые спазмы. «Братцы мои, родные мои, доведется ли всем нам дожить до счастливого двя победы? Вот она, началась народная ройва».— тумал он.

Логвиненко, искавший Настю, наконец увидел ее и

подошел.

— Простимся, Настенька... Дай я тебя поцелую в посдний раз.

Настя отпрянула в сторону и прошептала:

— Люди смогрят... До свиданья, Яша. Пиши с дорогы... Яша скимал ее руку и с нежностью смотрел в дорогое лицо, Настя не могла сказать больше ни слова. Яша побежал к колонне. Насти закрыла глаза пылатком. Плече ее вздрагавали от сдерживаемых рыданий. Оркестр зачграл походимый марш. Насти не видела, как подвели Яше коня, как он легко вспрытару в седдо. Но когда услышала его резкую команду, отняла руки от лица и пошая по тротуару восед за уходящим положом. Яков

ехал впереди своего батальона на сером в яблоках коне.

Оглянувшись на кавалеристов, Логвиненко бросил: — Песню!

Запевала начал:

## Слушай, рабочий, Война началася...

И вот уже сотни голосов подхватили песню, и полилась она по широкой улице, переполненной народом.

> Смело мы в бой пойдем За власть Советов, И как один умрем В борьбе за это!

Краем дороги вслед за полком шла мать Грибова. Она часто подносила платок к лицу, мигая глазами, отыскивая сына в боевом строю.

 Господи, кормилец-батюшка! — шептала она. — Уходят соколы наши...

Рядом шел ее старший сын Елисей. На Ташкентской улице, когда полк свернул на Верненский тракт, он сказал:

Довольно, мама... Ты устала, пойдем домой.

Что ты, сынок... разве можно?.. Идем дальше, пока хватит силы...

Вслед за полком шел почти весь Пишпек. Гремел духовой оркестр. Далеко за город, за Карагачевую рощу, по избитому Верненскому тракту шли жены, дети, девушки, старики, посылая последние слова прощанья.

## v

В садах Семиречья шумел золотой листопад. Все ниже опускался сиег в горах. Над долиной плыли тяжелые осенние тучи.

Пишпекский полк, покинув родной город, шел по ввялась среди унылых и пустынных предгорий. Когда полк вышел на плоскогорье, подул грозный Курдай. Ветер обжитал лица, слепил глаза, злобио трепат гривы, хвосты коней, жалобио выл и свистел в придорожной полыни. Кони, аакусив удила, послушно пли внеред. Всадники, завернув под ноги полы шинелей и полушуб-

ков, подвяв воротники и по самые брови надвинув шапки, ехали молча. Пехотинцы часто соскакивали с бричек, бежали вперегонки, грелисы

На привалах комиссар полка Грибов проводил с красноармейцами бесецы. Говорил он просто, доходчиво. Слово

комиссара похолило по серппа кажлого воина.

В часы досуга в центре веселого кружка всегда был Логвиненко. За простоту и веселый нрав его полюбили красноармейцы и были готовы идти за ним на любые боевые дела.

На пятые сутки похода показались сады города Верного. После короткого отдыха полк пошел дальше на се-

вер, к боевым рубежам Копала.

Полк остановился на отдых около села. В походевыяспилось, что комавири полка Харип оказался плохим комавидиром. Вдобавок ко всему он курвя гапини и всегда был плял. Настало время выстучать, но командир полка Харин ушел с ординарием в село. Грябов посылал за пим, но его не нашля.

Идет! — доложили Грибову.

Харин шел в обнимку со своим ординарцем. Около арыка они остановились. В арыке журчала вода.

Харин развел руками.

— Что за черті— выругался он. — Откуда здесь взялась река? Гм... Шли в село, реки не было... А теперь река!

Это не река, а арык, товарищ командир полка. —
 Идемте скорее, нас ждут, — уговаривал его ординарец.
 — Не пойду! — уперся Харин. — Ты что хочешь, что-

бы я утонул? Подай сюда коня, слышишь?

Да это арык! Вот посмотрите...

Ординарец перешагнул арык и протянул Харину руку, Тот расхохотался.

Арык? Не может быть! Ну, пойдем...

Хариї, высоко подняв полы шинели и широко ступая, переходил арык, по потерял равновесне и упал. После гашиша соломинка на дороге ему казалась бревном, маленький ручей —бурным потоком. Вместо людей он видел какие-то странные чудовища.

Красноармейны заволновались:

- С таким командиром навоюещь!
- Голову сложить в первом бою.
- Товарищ Грибов, ты комиссар. Чего смотришь? Он всех нас погубит на за понюх табаку.

Грибова давно тревожила эта мысль: Харин не исправится. Теперь это стало очевидным для всех. Красноармейны говорили поавлу.

Грибов собрал полк.

 Выбирайте, товарищи, другого командира, — сказал он, — Харин, может быть, и неплохой товарищ, когда трезвый, но на пост командира полка он не голится.

Какие у вас есть предложения, товарищ комиссар?

спросил один из красноармейцев. — Вам это виднее.

Грибов продолжал:

- Командиром полка у нас должен быть разумный, грезвый, боевой, анающий военное дело человек и такой друг и товарищ, чтоб за ням коть в огонь, коть в воду, Есть у меня на прямете один кандидат. Думаю, что оп подойдет. Это командир первого батальова товарищ Логвичение.

Логвиненко! Логвиненко!

- Говори, Яша,— обратился к нему Грибов.— Твое слово.
- Товарищи!— вышел вперед Логвиненко.— У меня высего ставиня не хватает. В царской армии я был всегонавсего старшим унтер-офицером. Как мне командовать полком? Это дело нолегкое. Надо хорошо обдумать.

 Батальоном командуешь? — сказал боец. — Будешь командовать и полком. Лучше тебя нет у нас командира.

 Логвиненко! Логвиненко!— снова кричали красноармейцы. Они окружили Логвиненко.

— Качать!.. Качать!!

Логвиненко взлетел в воздух, беспомощно размахивал руками, падал на руки красноармейцев и снова взлетал над их головами.

Ребята! Хватит! Довольно! Согласен!..— кричал он,

задыхаясь. Вновь избранный командир принял командование пол-

ком. Когда опи остались наедине с комиссаром, Логвиненко сказал:
— Ну, тезка, теперь в наших руках судьба тысячи че-

 Ну, тезка, теперь в наших руках судьба тысячи человек. Как думаешь, справимся?

 Керимкул не был уездным начальником, а хорошо управляет в Совдене. Смелость города берет!

Правда твоя. Будем воевать, как положено красному солпату. На утро выступаем.

Ночью был получен приказ командующего Северным Семиреченским фронтом: захватить обоз противника и уничтожить его живую силу. Это было первое крещение полка и его комащира. По данным разведки, брва шел пол охраной отряда казаков. Под покроюм вочи Пишпексиий полк совершил двадцативерстный марш и на рассвете остановялся в селе, где было решено устроить засаду.

Логвиненко и Грибов сидели в доме. Первый шутил

с хозяйкой:

 До меня придут гости. Чем угостишь, хозяйка?
 Найду, чем угостить, улыбнулась женщина.
 Давайте мяса, муки да масла, а топлива я сама как-пибуль постану.

 Ой, хозяйка, добрая женщина! — смеялся Яков. — Тебя, не иначе, научил тот солдат, что из топора борщ варил.

В хату вошли командиры эскадронов и рот. Состоя-

лось коротное совещание.

— Слушайте боевую задачу, — сказал Логвивенко.— Второй батальон залетает в балке у дороги. Отовь открыть на дистанции в сто шагов. Третий батальон занимает дома в селе. Это на случай, если противник рассеется, бить его поодночке. С первым батальоном я остаюсь около моста. Эскапрои кавалерии — в саду. Когда казаки побегут — рубать их. Вот такаи наша задача. Поизгно, говарища?

нятно, товарищи — Понятно!

Понятно!
Добре, Приступим к делу.

Командиры, получив задание, разошлись по своим подразделениям. Логвиненко и Грибов с отрядом красцовармейцев и друмя пулеметами засели в балке, около моста, на окраине села. Логвиненко, не отрывая бинокля от глаз, смотрел на дорогу.

— Идут!

Впереди обоза шел казачий дозор. Казаки ехали шагом, беспечно глядя по сторовам. Они проехали мимо Логвиненко всего в двадцати шагах. Следом за дозором прошла сотвя, затем потянулся обоз.

Каза: н, замыкающие обоз, с винтовками за плечами, в фуражках набекрень, с кудлатыми чубами, были так близко, что, казалось, протяни руку — и схватишь за чуб

любого из них.

 Ну, погодите, чертовы слуги! прошентал Логвиненко, и тотчас раздался рокот пулеметов. Это ударили бойцы по головному отряду. Казаки смешались, повернули коней и ринулись обратие к мосту. Когда конница оказалась в ста саженях от моста, Логвиненко скомандовал:

— Огонь!

Заговорили два пулемета из засады в овраге. Падали кони, всадники, на них налетали другие, кони вздымались на дыбы. По полю бежали пешие казаки.

Бой длился двадцать минут. Казачья сотия, не успев обнажить шашек, полегла на окраине села. Обоз в сотню подвод попал в руки победителей. В нем оказались японские винтовки, патроны.

Разглядывая одну из винтовок, совершенно новенькую, маленькую, похожую на карабин. Логвиненко сказал:

Братцы, а ведь эти штучки они готовили не зря.
 Гарные винтовки. Узнает белый атаман. что случилось

с обозом, — позеленеет от злости.

Полк Логвиненно жил в походах, совернал ночиме марши, появлялся внезашно там, где не ждали его беляки, и невредимым выходил из под удара. Крестьяне сел и деревень Семпречы, озлобленные зверствами белоказаков, горячо поддерживали красных, безогказно снабжали их хлебом, фуражом и лучше всякой разведки сообщали о расположення войск белых, о маневрах их частей. Велые атаманы пытались террором сломить дух крестьян. Но чем больше свиренствовали они, отwечая свой путь расстрелами, висслицами, огнями пожарищ, тем выше подивмалась противь ных волив народного гиева.

В одном селении глазам бойцов предстала страшила картина. Белые ушли недавно. Некоторые хаты еще горели. От других остались лишь черные обгорелые стены да печные грубы. Коровы тревожию мычали, собаки бежали промъ. Жителей не было. Бойцы увидели только их трупы — старики, женщины, дети. На одной стене была над-пись: «Так булет всем кто пойлет в красацы партазаны».

Красноармейцы были потрясены:

Убивать невинных детей, стариков и старух...

Людоеды!

Погвиненко остановил коня, посмотрел вокруг. Красноармейцев не надо было убеждать, они рвались в бой. — Ливитесь, хлопиы, на злодейство лютого ворога!

— дивитесь, хлопцы, на злоденство лютого ворога: Да що дивиться! Они близко... По коням!.. За мною, вперед! Белоказаки не жлали налета. Они пвигались по дороге,

Белоказаки не ждали налета. Они двигались по дорого, растянувшись в длинную колонну, которую замыкал обоз. Потвиненко обощел их стороной и внезапио напал с флавга. Конники летели и степи пеудержимой лавиной, сверкая на солеце обнаженными клинками. Белоказаки бросиян коней, пытались залечь, отстреливаться, а потом поднимали руки, молям о пощаде. В этот день ни одного бедика не взяли в плен. В обозе класивальей и нашли на-

грабленное у крестьян лобро.

Озлобленные неудачами, белоказаки подтинули свечие силы. Комапроване Семиреченского фронта поручаю полку Логивненно сдерживать натиск врага. Соседом справа был отряд Няколая Калашникова. В самую критическую минуту Калашников приказал своему отряду покичуть позиция и отступить. Полку Логивненко приплось принять на себя всю силу удара равъпренного врага. Полк, ощетивившийся секом, медленно отступал по дороге на Абакумовку, отражая вражеские атаки, порой напосле му ответные удары.

Когла полк оказался в открытом поле, белые открыли беглый артиллерийский огонь. Логвиненко приказал отступать и скорее достичь гряды холмов, где можно было закрепиться и найти надежное убежище от огня. Снаряды противника ложились то справа, то слева, то разрывались в самой гуше колонны, взлымая черные столбы земли. Логвиненко ехал по полю. Вдруг сзади раздался варыв. Конь словно провадившись в трешину, рухнул на ноги и жалобно заржал. Яков соскочил на землю. Его Серко стоял на передних ногах, голова его тряслась, из лико выпученных глаз катились слезы. Яков обнял голову Серко, поцеловал в звездочку на лбу: «Прощай, мой Серко!» Логвиненко ощупал себя. Не ранен ли? Нигде ни одной царацины. Конь, постояв минуту, свалился на бок и затих. Раздумывать не приходилось. Логвиненко вынулиз сумки около седла свои бумаги и пошел не оглядываясь. Ординарец скакал ему навстречу. Следом за ним появился Саякбай, ведя на поводу второго коня.

Как только стало известно, что конь под командиром убит, Саякбай заарканил коня без седока и вместе с орди-

нарцем поскакал к Логвиненко.

— Товарищ командир,— взволнованно говорил Каралаев. — Вот конь, хороший конь... Садись, пожалуйста.

Сев на коня, Логвиненко посмотрел в сторону противника. Там были видвы огренные вспышки выогрелов, слышны глухие удары. Стиснув зубы, он погрозил кулаком в сторону врага и, пришпорив коня, понесся вскачь.

Ночью полк прибыл в Абакумовку и остановился на отлых.

Когда полк отбыл на фронт, в городе стало тихо, как в доме, откуда только что ушли веселые гости.

Нагибин, став военным комиссаром уезда, дни и ночи проводил в военкомате. Работа была напряженная, суровая. Фронт требовал питания, обмундирования, транспор-

та, пополнения людьми.

Габель урожая 1916 года и недород последующих лет создали большие затруднения с продовольствием. Каждый день здание Солдели соеждали жены краскормейцев, вдовы и дети погабших на фронтах германской войны, инвалиды, беженцы-картизы, возаратившиеся из Китая. Не хватало хыеба. Люди голодали.

Нагибин направил по селам уезда рабочие отряды для сбора продразверстки. Кулаки сопротивлялись, прятали

хлеб по ямам, а иногда нападали на пропотряды.

Ленвые эсеры, с класение в Пиппекском Совдене, выстулан вриме в рассирация и предоставляющим предоставляющи

В конце сентября Нагибин получил известие, что на свертный фроит чероз Пиштиек движется партизанский отряд. День спустя в Пиштиек прибыли гонцы от комавдира партизан Ильи Павлова, с приказом обеспечить отряду горкественную встречу. Но узун-кулак опереды гонцов Павлова. В городе стало известно, что этот отряд на всем пути от Чимкента грабит казахов и киргизов. Недобрая молва о партизанах понеслась по авлам.

Нагибин с негодованием докладывал Иваницыну о

дентельности отряда Павлова.
Иваницын сидел за столом. Бледный, не бритый, он карандашом старательно делал запись в тетради.

Отложив тетрадь, Иваницын спросил:

Когда прибывает отряд?

 Ожидаем сегодня к вечеру. Передавал, чтобы встречали с музыкой.

— Да, Петр Егорыч, будет музыка... Ну что же, придется готовыть встречу. У Павлова триста сабель. А как твои люди? На всякий случай держи в готовности пулеметчиков. Приложим все салы, чтобы не допустать крокипролития. Надо немедленно сообщать в штаб Туркестанского фронта. Я убежден: Павлов — провокатор, он озлобляет протяв нас коренное население... Этот враг страшнее полкорения Пяткина, оп рядится в нашу одежду... А посмотри на карту, что творится на белом свете? В один прекраений день мы с тобой, Егорыч, можем оказаться в Пянинеек, ека на остороже, окруженном океаном отна-

Плохие вести шли с севера. Там, над просторами Сибири, поднимал голову Колчак. По северу Семиречья рыскали злобные стан белоказаков. Все наглее становились семиреченские кулаки. Их ставленики, левые эсеры, с

уходом полка стали чувствовать себя смелее.

 Плохо я понимаю по карте, Алексей Ларионыч, сказал Нагибин.— Ты лучше на словах объясни, что нам делать?

 Делать одно,— сказал Иваницын,— держаться до последней крайности. Ташкент обещает помощь. Но и мы должны действовать, проявлять смекалку, не дремать, Если этому провокатору не обломаем рога, будет плохо.

Нагибин возвратился в военный комиссариат. Отряд

Павлова приближался к городу.

Война оторвала Нагибина от привачных деревенских дел. Новые большие обязанности легли теперь на его мужищие плечи. Подойдя к столу, он пальцем постучал по вновну. Вошла девушка-секретарь и вопросительно подивла боров.

— Садись, — приказал Нагибии. — Пиши: бандит Павлов грабит мирное население, Жулики! Шардатаны!

Девушка начала было писать, но, дойдя до слова «жу-

лвии», остановилась и с улыбкой замечила:
— Так некрасиво будет, Петр Егорович, некультурно.
— Пипи, говорю: прохвосты! Надо мировую контуреволюцию сокрушать, а они на грабеж пошли. Пипи: в уезде неспокойю. Пусть дадут приказ шегоддя Пвазова

обратно вернуть в Ташкент. Девушка, поняв мысль Нагибина, быстро набросала

текст телеграммы и прочитала ее вслух.

Вот и складно получилось, похвалил Нагибин, а ты говоришь: некультурно. Иди на телеграф и без про-

медления передай в Ташкент.

Девушка вышла. Нагибин сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и, склонившись над листом бумаги, долго выводил кривые строчки.

Ординарец Нагибина, джигит Закир, неслышно войдя кабинет, молча остановился, почтительно ожидая, когда комиссар кончит эту тижелую работу. Нагибин отложил в сторону ведопленаный лист, бросил ручку и пристально посмотрел на Закира. На смутим скулах джигита горел румянец, черные глаза сверкали. Старая дляннополая шкнель была не по росту и нескладно висела на его худых плечах. Он молодцевато поправил напаху, подтинуя пояс и, сделав два шага к столу, вытянулся перед комиссаром. Он был чем-то взволюваем.

Нагибин заговорил первым:

— Да, Закир, вот дела каковы. В школе мы с тобой не были, а теперь всякую науку постигать надобио. Ведь недаром Пушкин говорил: «Ученье — свет, а неученье тьма». Пушкин, брат, мужик был с головой... Правильно я говорой?

 Что говорит комиссар — всегда правильно, — подтвердил Закир. — А вот я хотел еще сказать, товарищ комиссар...

— Что?— насторожился Нагибин.

— Мой брат из аила скакал. Павлов по кибиткам пошел. Аскеры одеяла тащили, ширдаки тащили... Все его забрали, баранов резали, девочек в юрту брали. Что топерь будет, товарищ комиссар?

Нагибин резко поднялся и так стукнул кулаком по

столу, что чернильница подпрыгнула.

— Мерзавцы!.. Подлецы!— негодовал он.— Ах, прохвосты! Что они делают, что творят!

Петр подошел к окну, постоял, затем вернулся к столу.

— Позови ко мие командира стрелковой роты, —
приказал он Закиру, — да поживей. В казарме пока об
этом никому не говори.

Слушаюсь, товарищ комиссар!

Закир выбежал из кабинета. За окном послышался удаляющийся топот его коня.

Шатилов не заставил долго ждать. Распахнулась дверь,

о косяк ударились ножны сабли.

— Здорово, Тарас Бульба!— воскликнул Шатилов, вбежав в кабинет.— Что ты сидишь, как сыч на бугре? Пошли ко мне. Хозяйка отличные вареники сготовила.

Тут, брат, не до вареников, прервал его Нагибин.
 О Павлове слыхал? Наши браты на фронтах за коммуну сражаются, а он, бандюга, что делает? Буржуйский ублюдок, нашей доблестной армии предатель!..

Да расскажи, браток, по порядку, что случилось?

сказал Шатилов,

 Браток, браток,— передразнил Нагыбин.— Этот Павлов — белый бандиога, нападает на киргизов, над мирным населением охальпичает, грабит!

Лицо Шатилова потемнело.

- Вот прохвост, на всех нас позорное нятно кладег. Да, дела... А как твоя думка, Петр Егорыч?
- Моя думка: Павлова от командовання убрать: отряд почистить, кулацкую шайку вон... А коли будет надобно весь отряд разоружить.

— Да, Егорыч, — вздохнул Шатилов. — Дела будут.

— А ты думал, революция — вареники в сметане? Революция, брат, это суровая битва. Или мы их, или они нас...
 Оба замолчали.

 Надо быть наготове, — продолжал Нагибин. — Я послал телеграмму в Ташкент. Как твои люди?

Хлонцы боевые,— ответил Шатилов. — Думаю, спра-

 Это хорошо, но надо быть начеку, проверить людей, все полготовить. Недосмотрим — кровь может пролиться.

все подготовить. Недосмотрям — кровь может пролиться.
— Что недосмотрим? Все у меня в порядке. В пух и в
прах разнесем Павлова, если он напасть на нас посмест...

Не хвались, Иван, — охладил его пыл Нагибин. —
 Особо подготовь пулеметчиков. Ребята они боевые, но гля-

ди в оба...

Через час была получена ответная телеграмма из штаба Турнестанског фронта с привлаящем отряду Павлова вернуться в Ташкент. А в полдень в Пишнек с песнями, с тиком и светогом, вошла кавлерия Павлова. Следом за ней тинулси тяжелый обоз. Тут были халаты, кприлаские узорчатые кошмы-ширдаки, коюры, мавуфактура, обувь и даже самовары. Обоз остановился на базарной площади. Пьяные мародеры начали делить между собой награбленное добро.

Командир отряда подскакал к зданию Совдена, ворвался в кабинет Григория Швеца и, не подавая руки, за-

кричал:

 Вы председатель местной власти? Почему, на каком основании моему отряду не обеспечили должную встречу?
 Где ваш комиссар? Вот я его проучу, подлеца!

Успокойтесь, товарищ Павлов, садитесь. Мы ждали

вас к вечеру, а вы прибыли в полдень.

 Везобразие! — негодовал Павлов. — Никакого уважения к партизанам, которые жизнь свою полагают за Советскую власть! Когда Павлов несколько приутих, Швен сказал:

 Товарищ Павлов, получен приказ штаба Туркестанского фронта: вашему отряду предложено немедленно отправиться в Ташкент.

 Что? В Ташкент? — удивился Павлов. — Знаю, чья это проделка! Это ваш комиссар натвория!.. Это он выравил мне недоверие. Где Нагибин? Подайте его сюда!..

 Товарищ Павлов! Вы находитесь в Совдепе, а не на базаре. Прошу прекратить ругавь и... безобразия, которме творят ваши партизаны на улицах города.

Что? Безобразия? Хорошо. Я с вами поговорю в пру-

гом месте! Павлов стремительно выбежал из кабинета.

Тавлов стремительно выосжал из каоимета.
Тем временем на казарменном дворе пулеметчики, выкатнв пулеметы, протирали их тряпками, набивали патренами пулеметные ленты.

Раздался сигнал боевой тревоги. Мгновенно ожила и загудела казарма. Красноармейцы держа наготове внитовки, один за поугъм выбегали на план.

Ставови-ись! — скоманловал Шатилов.

— скановички — командова: пытылов. Патылов. Оп прошел вдоль строя н остановылся на правом флавге. К высокому крыльку казармы пулеметчики подкатили два пулемета и бысгро заложили ленты. К строю подкатыли кат Нагибин н его ординарец Закир. Передав коня Заки-

 Глядите в оба, товарищи. По сигналу — немедленно огонь. Только поверху, над головами, чтобы кровь эри не

прелить.

Вскоре послышался глухой гул. Оп нарастал, как вреотрого обвала. Это шла на рысях, запольняе собою веко улицу, буйная кавалерия Паклова. Командир скакал выереди. Левой рукой натягивая поводья и сдерживая комя, он что-то кричал, размаживая правой рукой.

Пешни строй стоял неподвижно, ощетинившись витыками. На каждого пехотинца было по три павловских кавалериста. Казалось, еще одно мгновенье, вылетят из по-

жен шашки, вепыхнет кровавая схватка.

Но пьяные кавалеристы застыли на месте. Модчаливый и готовый к отпору отряд Шатилова, пулеметы у крыльца казармы внушали уважение. Шум стад стихать.

Павлов, загорелый и смуглый, с кудлатым червым чубом, рванул на себе ворот гимнастерин и, потрясая нагапом, разразился замысловато силетенной материой бранью.

- Братцы, родные мон, вопил он, обращаясь к своему отряду. - Мы за революцию, за народную свободу голов своих не щадим, кровь проливаем, а вот здесь нашлись умники, которые нашему отряду выражают педоверие!
  - Кто не доверяет? послышались крики.

- Давайте сюда, мы ему покажем!

Павлов подождал, пока утихнет первый перыв негодования и крикнул:

 Я знаю, кто. Это Нагибин, липовый комиссар! Гул и рев голосов покрыли последние слова Павлова. К стенке, изменника!

Нагибин побледнел и, не мигая, следил за движениями Павлова. За казармой, всего в двадцати шагах, - дувал, Партиваны сами выбирали себе командиров, и им ничего не стоило поставить к дувалу того, кто оказался неуголным. Нагибин внешне казался спокойным, но внутри кипела буря. «Это я — изменник? Вот как повернулось»...

- Ты что сказал? Повтори! Кто изменник, кто предатель? Товарищи, братцы, -- обратился Нагибин к бойцам. --

Вы слышите, кого назвали изменником?

Красноармейны молчали. Шатилов ждал команды Нагибина. Команды пока не было. Но вот раздался истерический вопль Павлова:

— Нагибин! Пять шагов вперед, шагом м-а-арш!

Нагибин, готовый отдать команду к бою, смотрел в искаженное здобой дицо Павлова. В этот миг раздался резкий окоик:

Стойте!.. Я вам приказываю!

Между пешими и конными поспешно шел среднего роста человек лет пятидесяти в штатском, с непокрытой головой. Это был Иваницын. Лино Алексея Илларионовича было хмурым и бледным. Он шел меж рядов пехотинцев и кавалеристов. Глаза его горели. Он остановился напротив Павлова и, смерив его суровым взглядом, сказал:

- Положи в карман свою свистульку. Ее никто не боится, Перед тобой люди стоят, а ты почему сидишь вер-

хом? Слезай с коня!

Павлов, смутившись, медленно опустил наган в кобуру, слез с коня и подошел к Иваницыну.

Ну, я слез, а что дальше? — проговорил он. нагло глядя ему в лицо.

- Кто над вами старший начальник? Кто, я вас спрашиваю? - негодовал Иваницын. - Народ над вами начальник! Он послал вас, как своих верных сынов, в ряды Красной Армии защищать кровное дело рабочих и крестьян! А вы что леляете?

Наступило молчание. Все замерли, Только слышно бы-

ло разгоряченное дыхание коней.

 От имени партии большевиков, от имени трудового народа приказываю: разритись по казармам, оружие составить в козлы и - на митинг.

И вот случилось то, чего за песколько минут до этого никто не мог предположить. Павлов, окинув мутным вао-

ром строй своих партизан, сказал:

 Оружие не оставим, а на митинг прилем. Мы потребуем виновника к ответу. Партизаны! Слушай мою команлу, ма-аріц! Маріц!

Hавлов на митинг не явился, но его партизаны пришли почти все

Митинг происходил в казарме, Открыв его. Шатилов

предоставил первое слово Нагибину.

 Вот, поглядите на Закира. — сказал Нагибин, указывая на стоящего рядом ординарца. — Он такой же боец. как и вы, он такой же бедняк, как и вы. И киргизский батрак, и русский батрак - братья по классу. А враги наши — буржуйские сынки. Это они сеют среди нас вражду и смуту. Мой друг Закир пришел в Красную Армию. Зачем? Чтобы вместе с русскими отвоевать свободу для киргизского народа. А как ваш буржуйский сынок Павлов понимает своболу? Мирное население грабить? Какая же это свобода, я вас спращиваю? Это же и парские палачи проделывали!

С трех часов дня до полуночи шел в казарме бурный митинг. Лесятки ораторов выступали перед взводпованной массой партизап. В этот вечер было много сказано о войне и о мире, о земле и о хлебе, о будущем страны и даже о мировой революции.

В час ночи было вынесено решение: за мародерство строго карать. За нарушение приказов и самоуправство Павло-

ва арестовать и предать суду Ревтрибунала.

Павлов отсиживался на квартире, следя за ходом митинга через преданных ему людей. К полуночи, когда стало ясным, что его дело проиграно, Павлов приказал немелленно селлать коней и пол покровом ночи с группой верных ему людей бежал из Пишпека. В то время, когда партизаны единодушно проголосовали за арест Павлова, тот был уже далеко от города. Ранним утром он и его группа в райопе Токмака вброд переехали реку Чу, а на следующий день пересекли Кастекский перевал.

Две недели спустя Павлов явился в штаб белогвардейцев. Начальник штаба с холодным равнодушием выслу-

шал его сбивчивый рассказ и заявил:

 Красным служил, а теперь к нам явился? Всыпать ему двадцать пять горячих!

Павлов вздрогнул.
— Помилуйте! — отбивался он от двух казаков, скручивающих ему руки. — Я верой и правдой служить буду...

Казаки вывели Павлова на двор, на глазах весело смеющихся штабных офицеров раздели и положили на лавку. Один казак сел ему на шею, второй на ноги, а двое других деловито отсчитали дваддать изть ударов.

Вскоре начальник штаба сменил гнев на милость и оставил Павлова у себя.

## ...

В конпе сентября над Чуйской долиной прошли холодные дожди, а в горах выпали обязьние спетопады. Спетовой покров опустился до подпожны вторых привалков у Воронцовки и Тапи-Тюбе. Когда небо проясивлось, ослепительно засевревали спениные склопы тор. Спет на привалках тали, а вышю, на склопах гор, оп так и остался лемать, теперь уже до лета. Вместе с полосою снега с заоблачных высот опускались ближе к людям давие ковы, элики, архары. В Чуйских камышах началась охота на фазана и дикого кабана.

Сады Иншпека окрасились в волого осепнего увяданы, пястыя кленов, ярко-желтые, почти оранжевые, медленно кружась, падали на землю. На вербах и тополях листья стали светло-зелеными, прозрачными, как водух осепи. На улицах города и на алленх парков лежал оранжевый ковер опавшей листвы. А мощные дубы, карагачи и акация всё ещё хранили темпую зелень. В тихом безветрии «бабъего лета» медленно плыли в воздухе нити паутины. Но солице по-прежнему лило на землю соб тепло.

Полевые работы приближались к концу. Крестьяне спешили до наступления дождей убрать уркай. Садоводы Молдавановки симыли последние кисти винограда, давили виноградный сок, делали вино. Пчеловоды брали из ульев последние взятки. В небе перекликались стан изуравлей. Скотоводы глали свои стада из горных долип на зимние пастбища. Рисоводы на токах молотили шалу, отсеивали отборные, как жемчуг, полновесные зерна риса. Жители Чуйской долины радовались обильному урожаю.

Далеко за горами, на севере Семпречья, красные полки сдерживали натиск белой орды; там гремели пулики, грекотали пулеметы, в огненной лаве конной атаки мерялась сплами красная кавалерия с белоказаками. А сюда, в Пипинек, не долегал гром войны.

Такое затишье бывает перед бурей, и вот из далекой

Москвы долетела страшная весть.

Вс получия Иваницыи в письме из Ташкента и, прида домбі, устало пиусталоє па стул. Он долго сидел пепедвикно, все еще не веря тому, что случалось: «В самое сердце нашей партин нацелали потаную руку! — думая он. — Этого мы не простим. — Никога не простим, не забудем!» Алексей явственно представял себе картину. Носе речи па митинги Ильич выходил с завода, окруженный толною рабочих. Он бодр и оживлен, ласково улыбается, отвечая на восторженные привествия рабочих, быстрыми пагами паправлялсь к автомобилю. И вдруг — выстрел. Ильич падает, обливансь кровью.

На этом митинге Ленин говорил рабочим завода:

«Возьмем Америну, самую свободную и цивизимованпую. Там демократическая республика. И что же? Пагло посподствует кучка пе маллионеров, ампллиоргров, весь же народ — в рабстве и неволе. Если фабрики, заводи, банки и все богатства страны принадлежат канитальстам, а рядом с демократической республикой мы плим крепостлое рабство мяллионо трудящихся и беспроеветную пищету, то справивается: где тут ваше хваленое равенство и боятство?»

В этой речи Ленин призвал бросить все силы протвв чехов, подвявших бунт на Сибирской железной дороге от

Урала до Владивостока.

Но там были не одип чехи — все темные силы мировой реакции пошли на Советскую Россию.

«У нас один выход: победа или смерть!» — закончил Ильич свое выступление.

Годы, неволи, тюрьмы, этаны ссылки. Невзгоды первой революция, поражения, разгул черной реакции... борьба, перстаниял борьба. Он стоял у кольбел русской революции, он нестовал, растил партию, закалял ее в боях. Он подиял на бессмертный подвиг могучего великана — русский рабочий класс, он привед партию, класс и всю страну к великой победе в дни Октября. И вот на этого человека, к голосу которого с затаенным дыханием прислушивается весь мир, на этого титана мысли подпялась гнусная рука эсерки Каплан...

Год совместной работы с эсерами в Пиппенском Совдене многому паучил Иваницыва. И теперь, после покушеня на жилын вождя партии, он ясно видел, что так продолжаться больше не может. Или должны победить большевики, или возьмут верх вражьи силы и тогда — потоки крови, мрачиля беспросветная ночь, смерть...

 Павлуша пришел, — сказала Екатерина Дмитриевна, войдя в комнату. — Сейчас будем обедать.

Посмотрев на мужа, она спросила:

Что с тобой, Алеша? Или нездоровится?

 Со мной ничего не случилось, Катя. Но произошло более тяжкое — пролилась кровь самого дорогого для нас человека...

Алексей коротко изложил Кате содержание письма.

— Что же, как он теперь? — горестно прошептала жена.

— Пипут: пело пошло на поправку, но разве эту рану

забудешь? Алексей встал, зашагал по комнате.

— Нет, не забудем, Катя, никогда не простим. Они задумали, обезглавить партию, направили удар в самое ее серпие. Хороню, госпола эсеры, посмотрим кто кого.

Иваницыя спова сел за стол и задумался.

 Нонимаещь, Катя, как трудно нам, особенно здесь, в Семиречье, где засилье кулаков. Какая разпица, что правые, что левые, все равно — эсеры. Нет, с этим надо кон-

чать, иначе они нас прикончат.

Ппшпек, казалось, жил тихо в мирно. А между тем месяц тому вазад из Верного в апрее воешного комиссара уезда пришен приказ о мобилизация в Красную Армию нескольких возрастов. Нагибия передал этот приказ в волостные и сельские Советы. А сегодая со всех сторов на призывной пункт в Пиппек ехали призывники. На Баарной площади Иваницын встретил пелый обоз новобранцев. Их везли на парокопых бричках мужики-бородачи. Новобранцы, подвышив на процанье, пели, как и в пору рекрутских наборов, тоскливые песии расствавам.

Вместе с новобранцами в Пишпек приехали делегаты эсеровского крестьянского съезда, созванного самостийно, помимо воли Совдена. Из Беловодского приехали кула-

ки братья Краснобородкины, из Садового—братья Агафонцевы, Павел Глущенко, братья Благодаренко, из Георгиевки — Захар Березенко... Собрался весь махровый цвет эссровской партив.

Благодаренко открыл первое заседание, на котором има речь о выделении Беловодского в самостоятель-

ный уезд.

На призывном пункте городского военного комиссарната Иваницыи увидел примечательную картину. Улица быза запружена повозками, брячками. Распряженные конитут же жевали сено. Между брячками сновали подоорительно оживленные люди. Со весх сторон неслись зауки гармоники, пьяные, пестройные голоса. Многие новобранцы, слдя на брячках, расшваали самогон из бутылок. Во дворе призывного пункта толпа окружила Нагибила. Слышались крики и угрозы. Нагибин всеми силами старался навести пододок, утихомирить толить.

 Что здесь случилось, товарищи? Расскажите толком,—спросил Иваницын. На его вопрос никто не ответил.

Из толпы кричали:

 Комассар, выдавай нам оружие, иначе записываться не будем и служить в армию не пойдем!
 Говорили — свобода, а какая же это свобода! Для

них, для комиссаров...

Да что говорить, братишки, бей в рыло!...

Да что говорить, оратишки, оеи в рыло!..
 Погоди, побить успеем, нехай этот еще скажет. Да-

пут они оружие или не дадут?

Нагибин, увидев Ивапицына, подозвал его к себе. Лицо его было бледным. Побелевшие губы первно вздрагивалл. — Скажи им. Ларионыч. — осиппим голосом начал

он. — Не слушают меня. Я уже голос сорвал. Целый час с нимп бунтую.

 Слыхали вас, комиссары. Довольно болтать. За дело нало браться!

 Товарищи, скажите толком,— повторил свой вопрос Иваницын,— чем вы недовольны? Мы постараемся все улалить без шума.

Всем недовольны. Раз призвали нас в армию — вы-

давайте оружне.

 Товарищи! Многие из вас служили в армпи, были уже на фронте, и вы знаете, видано ли было, чтобы новобраниям в нервый же день службы выдавали оружие?

То было в царской. А теперь — свобода. Нам ору-

жие сразу подавай.

 Нельзя этого сделать, поймите, что пельзя,— пытался убедить их Иваницын. Вас надо сначала переписать, распределить по командам, отсюда вы поедете в Ташкент, где будут вас обучать, а потом уже получите босвое оружие.

Нечего нас учить. Обучены!

- Обучены, да не все. Среди вас есть и такие, что не держали винтовки в руках. Повольно! Хватит!

Долой! — орали из толпы.

Иваницын и Нагибин переглянулись - пора кончать этот митинг. Иваницын поднял руку, призывая к порядку. Шум несколько приутих.

 Товарищи! — сказал он. — Сейчас в кинотеатре «Эдиссон» заседает уездный крестьянский съезд. Мы с товаришем Нагибиным пойдем туда и спросим мнение съезда. Надо сделать, чтобы все было по советскому закону.

 Что ж. илите, только знайте, без оружия в Ташкент не поедем! Иваницын и Нагибин вышли па Купеческую улицу и, когда остались с глазу на глаз, Иваницын сказал:

— Теперь все ясно. Эсеры готовят мятеж. Иля этого они и созвали свой съезд. Пьяные худиганы выдали их

тайну. Как наш гарнизон?

 В полной боевой готовности, — ответил Нагибин. — Да ведь нас по сравнению с ними - горсточка. Раздавят, Ларионыч. Нельзя применять оружие.

- Оружия не применим и им оружия в руки не да-

лим... Пойлем на телеграф.

В Ташкент полетела срочная депеша с предложением приостановить мобилизацию в Пишпекском уезде, учитывая сложившуюся обстановку. На эсеровский съезд Иванипына и Нагибина не допустили. Что ни делается — все к лучшему. — усмехнулся

Иваницын. — Пойдем-ка, Петр Егорыч, домой да лучше межлу собой поговоримся.

Эсеровский съезд заседал до позднего вечера. На следующий день с готовым решением Благодаренко, зарансе ликуя, пришел в Совдеп.

Зпесь все были в сборе: Иваницын, Нагибин, Керимкул, Швец, Меркун. Эсеровского вожака встретили суровыми

взглядами.

 Товариш Благодаренко, садитесь. — сдерживая волпение, сказал Швец. — Давно ждем вас. Съезд окончил свою работу?

 Только сейчас вынесли решение, — ответил Благодаренко, садясь на стул и вынимая из кармана лист бумаги.
 Вы коротко изложите смысл решения и о чем тово-

рили ваши делегаты, - предложил Иваницыя.

Благодаренко смерил его взглядом, полным презрения и ненависти.

Перед вами я не ответчик. Наоборот. Не забывайте — я товарищ председателя Совдена. От вас могут потребовать ответа, а вы не имеете права.

— Не булем спорять, кто старше, — сказал Швен. — Го-

ворите о вашем решения.

- Так вот мы постановиля,— повысил голос Благодаренко,— поставить вопрос о выделения Беловодской волости в самостоятельный уеза, просить центр отменить продразшерстку, установить свободячю торговлю. Мобялизованных в Краситую Армию обучать на месте, выдать оружие и отправить на защичу Семиречы. Такова воля народа, и наша обязанность— выполнить все, что здесь сказаню.
- Это не народная воля, возразил Иваницын, народ еще скажет свое слово.
- Если это воля народа, где киргизский народ? —спросил Керимкул. — Его делегатов не было на вашем съезде.
   От вашего решения разит крепким кулацким душ-

ком. — сказал Иваницын. — Ни один из пунктов вашего решения мы принимать не будем. И Советская власть на это не пойдет.

 У нас двухпартийная власть, — вспылил Благодаренко, — и вы обязаны прислушиваться к голосу партии социалистов-революционеров. Мы отстапваем интересы крестьянства.

Крестьянство бывает разлюе, — скавая Иванипия, — а вы отставнаете позиции зажиточного крестьянства, давным-давно известного под кличкой кулаков и миросдов. И в самом деле, дли чего вам потребоватся Беловодский усад? Чтобы отделиться от Пишпека и создать у себя свой кулацкий рай на земле! Его выступает против продразверстки? Беловодские кулацкий рои первыми напали на продотряд. Кому нужна свободная торговля? Куппам Мираабвевым, братьям Красиборсцивым. А где же народ? Тде его воля? Народ голодает, народ требует взять у кулаков палишки хлеба, накормить голодых.

 С такими людьми, как Иваницын, мы никогда не договоримся, — сказал Благодаренко вставая. — Я высказал наши требования. Решайте сами: хотите дружной работы — принимайте ваши предложения, не хотите — воля ваша. А мы на уступки не пойдем.

Не пойдете? — переспросил Иваничын. — Это окон-

чательно?

На уступки не пойдем.

— Та уступки не поидем.
 — Хорошо, с казаза Иваницыи.
 — Я предлагаю совавать объединенное собрание большевиков и эсеров. Без участив всей массы мы этого вопроса решить не можем.
 А вопрос такой, что его вадо решать до коппа.

Я согласен, — сказал Благодаренно, — правильно:

лли пан, или пропал.

— Кто пав. тот обязательно пропал.— усмехнулся пропал.— усмехнулся правиний». — Вот читайте, телеграмма из Танцента: мо-биливанный приостановить впредь до особого распоряжения, помобрание распустить по домам. Так что ваша затем с оружием провалилась. Провалятся и исе ващи замилств.

Благодаренко злобно сверкнул глазами и быстро вышел. Объединенное собрание было жазначено в клубе большевиков, расположенном в низком, но довольно общирном здании типографии на Ташкентской улице.

Иваницын и Кервикул свдели за столом президнума, тервелию ожидая вачала собрания. Ивавицын ввешне кранка спокойствие. Сегодня предстояло рениять вопрос, поставленный Левивым: «Победа или смерть». Нужна борьба суровая, решительвая— никаких уступок. Любая из нах — смерти подобна. Эсеры обнаглели.

Иваницын посмотрел на Керимкула. На его спокойном и мужественном лице он прочитал непреклонную ре-

шимость.

Керимкул, словно поняв его мысли, сказал:

 Алексей, будем стоять твердо. С нами киргизский наред, за нами идет вся букара.

Глубокая вера в народ жила и в сердце Алексея. Он

Пора кончать с эсерами.
 Перед началом собрания в клуб вонью около пятиле-

сяти красноармейцев гарнизона. Их привел Шатилов. Все места уже были заняты, и Шатилов расперядился:

— Товарищи, занимайте свободные места в проходе.

Это что еще за представление? — обратился к Шатижему Благодаренко, показывая на визыки красноармейнев.

Шатплов ответил с улыбкой:

Товарищ Благодаренко! Это пришли коммунисты.
 Они обязаны быть на собрании. А ружья... Что ж? Красноармеец и спать ложится с ружьем...

Собрание открыл Керимкул, предоставив первое слово

Иваницыну.

Рассказав о пролетарской революции, свершявшейся в Петрограде под руководством партии большевиков, о Советской власти, провозгласившей мир народам, Иваницыи остановился на происках контрреволюции. Это они, помещики и капиталисты, поддерживаемые английскими и американскими пмпериалистами, развязали гражданскую войну.

Только большевики, — сказал Иваниции, — являются подлинной пролетарской партней, способной сплотить рабочий класс и беднейшее крестьянство на борьбу за Советскую власть и довести революцию до конца. Я предлагою вам, социалистам-революционерам, объединиться на одной платформе с большевиками, чтобы сообща поднять народ на защиту революции.

Слово взял Благодаренко.

— Вы произнесли большую, но утомительную речь, сказал он. — А вопрос ясен. Какую платформу нам предлагает лидер большевиков Иваницын? Вороться за днитатуру рабочего класса? Не так ли? А у нас в Пишпеке и во всем уезде пет рабочего класса. Поотому не мы, а вы должны объединиться с нами на платформе социалистов-ревоподнонеров. Кростьяне длут за наму.

Ваша партия — крестьянская? — удивился Нагибин. — А вот я, сын бедняка-крестьянина, пятвадцать лет ходил по Семиречью, на кулаков батрачил и что-то не видел, чтобы эсеры защищали таких бедняков, как я. А что

кулаков они защищали, так это сущая правда.

С вами, большевиками, мы не пойдем, — категорически заявил Галюта.
 У нас под ногами земля. За нами илет народ. А что у вас? Одна агитация! Кто хочет объеми илет народ. А что у вас?

единиться — вступайте в нашу партию.

— Товарищи! — подиялся снова Иваницыи. — Это пожь! Что собой представляет партия эсеров? Об этом они сами заявили на своем уездном съезде. Чего они хотят? Отделения Беловодска от Пипшека, отмены продразверстки, свободной торговли, чтобы свободно драть три шкуры с каждого труженика и бедияка, как драли они при царе. За ширмой эсеровской партии даже слепой и тот видит

звериное рыло кулака...

 Нечего тут агитировать! — крикиул Благодаренко, вскакивая с места. — Не хотите идти на соглашение, поносите нашу партию. Тогда нам эдесь нечего делать! Мы пойдем к народу.

 — А что это у вас за народ? Лавочники! — выкрикнул Нагибин. — Долой гидру контрреволюции! Ларионыч. Что

на них смотреть? Гнать их в три шен.

Иваницын движением руки остановил Нагибина. После выступления лидера партий левых эсеров стало ясно, что эсеры идут на все, чтобы вызвать конфликт, пойти па разрыв.

— Товарищи, братья! — начал Иваницын прерывающимся от волнения голосом, обращаясь к коммунистам.— Месяц тому назад на жиявы гения революции Владимира Ильича Ленина было организовано злодейское покушение... В него стреляли... Ранили. Жизнь нашего дорогого Ильича была в опасности, но теперь дело прет на по-

правку..

Оп остановился, пристально посмотрел в глубину зала. Созданная Иванцинаны полнольная группа большевиков теперь за несколько месяцев Советской власти выросла до тродског человек. Но оп сам зала, что многие коммунисть городской партийной организации быль неустойчивы, колебались, поддавались влиянию эсеров. Теперь настала необходимость, решительно повериуть их на свою сторову, заставить посмотреть суровой правде в глаза. После долгой наузы Иваниции продолжал:

 Вы спросите: кто же посмел? Какая черная рука подняла пистолет? Кто стрелял в Ленина, который подписал декрет о мире, декрет о земле для крестьяпства, декрет о свободе для всех угиетенных царизмом народов?

Кто же стрелял в Ленина?

В зале наступила тишина. Иваницыи медленно прошелоя по сцене, остановился у стола и, направив палец в группу эсеров, медленно произнес, подчеркивая каждое слово.

— Стреляла эсерка Каплан! Злодейское покушение на Ленива было подготовлено партией эсеров... Как же после этого мы можем сидеть за одням столом и житть в мпро с шайкой заговорщиков и убийц? Вот эдесь, на этом собрании мы сами, сюзим ушами, слашкли, что ваянил Благодаренко, эсеры разоблачили сами собя. Нам с явим больше не о чем разговаривать. Прежде чем объединиться, надо размежеваться. Так учит нас товарищ Лении. Вы, госнода эсеры, сами на этом собрании заявили, кто вы такие. Вы защищаете интересы семиреченских кудаков, как защищали их всегда. Вот мое предложение: кто считает собя большевиком - отходи вот сюда, налево, а кто считает себя эсером — отходи вот сюда, направо. Хорошо, очень хорошо! — истерически взвизгнуя

Агафонцев. — Наша сторона правая, на нашей стороне

правла!

 Это мы еще увидим, на чьей стороне правда! — восклики ул Меркун.

Керимкул добавил:

- Если ложь выдашь за правду, то правда уйдет дру-

гой стороной. Ленин — вот наша правда!

После некоторого замешательства в зале началось сильное движение. Левая сторона потянула к себе людей, как тянет сильный магнит разрозненные кусочки железа. Правая сторона редела. Около трехсот человек сбилось плотной монолитной стеной на левой стороне зала. Многие с шутками и смехом оглядывались на правую сторону, гле на опустевших скамейках сидело два десятка людей бывшие царские чиновники, сыновья мелких торговцев Пишпека, дети кулаков. Здесь не осталось ни одного фронтовика.

В переднем ряду сидели два торговца. Они смущенно оглядывались назад, ища глазами своих единомышленников. Хохот потряс зал, когда один из коммунистов, Дмитрий Гришин, вышел па трибуну и, указав пальцем на тор-

говиев, сказал:

- Смотрите, ребята! Вот они друзья народа, благодетели крестьян!

Когда шум и смех стихли, Меркун сказал: Кто остался на правой стороне? Торговцы, кулаки,

эсеры. Вот они защитники трудового народа! Наше вам, господа, последнее слово: убирайтесь отсюда подобру-почил Благодаренко. — Вы здорову.

— Что это значит? — вскочил

предлагаете нам удалиться?

 Да, господа,— сказал поднимаясь Иваницын. — Уйти и немедленно. Вы сами только что заявили: с большевиками вам не по пути. Мы предлагаем вам покинуть наше собрание.

- Так., Хорошо разыграли комедию! - сказал Благо-

даренко, бледнея от злобы. — Но мы еще встретимся, уважаемый товарищ Иваницын... Пожалеете, да будет поздно!

Большевики не боятся угроз.

Эсеры один за другим вышли из клуба.

Собрание продолжается, — объявил Керимкул. —
 Нас на двадцать человек меньше, но мы теперь сильнее в пвадцать раз. Слово имеет товариш Иваницыи.

 Мы уже обо всем говорили. Остается одно: вынести решение, сказал Иваницын. — Я предлагаю партию левых эсеров ликвидировать, а их депутатов лишить депутатских маниатов в Совете.

Кто за это предложение? — спросил Керимкул. В ответ все, кто были в зале, подняли руки. Керимкул торже-

ственно объявил:

Принято единогласно!

Об этом решении эсеры узнали только на другой дель, ной организация решительный шаг уезаной партийной организация. Ликвидировать! Кого? Нас? Борцов за свободу! Эсерам казалось, что в грозной обстановке грамданской войны никто не посмеет подпять руку па семьреченского кулака. А вот поднялась карающая рука пролетарской диктатуры, и они, как общинанные петухи, вмиг присмирели, опустаци крылья.

 Получилось, как в «Сказке о рыбаке и рыбке», шутливо заметил Меркун. — Не хочу быть крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой. А вот остались вы, гос-

пода эсеры, у разбитого корыта.

— Это мы еще увидим, кто будет сидеть у разбитого корыта,— обозлился Благодаренко. — Мы уходим, но мы еще верпемся.

Едва ли, усмехнулся Меркун. — Мертвые не возвра-

щаются из могил.

Утром следующего двя Благодаренко, Галюта в Агафонцев выехали в Беловодское. Навстречу вм с запада дул режий ветер. Пошел спет, и вскоре вси раввина оделась белым покрывалом. А ветер лютый, свиреный. Спет летел стами белых ос., цинал досы и уши.

Они ехали на бричке, полняв воротники полупубков, пряча рука в рукава. Впереди — мунтам спекная итла. Такая же мгла была в душах этих июдей. Глухая непависть кипела в их сердиах. Они потерпели плейный разгром, и теперь для них оставалось одно — вооруженная стватуя

Как только Никита Краснов в старой, но опрятной шине и вощет в кабинет, Иваницын поиял, что имеет дело ечловеком, привыкими к воинской диспиллина Алексей Илларионович отложил в сторону бумаги и пристально посмотрел в лицо вошедшего, невольно завидуя его претущему выду.

Краснов спокойно ожидал приказания. Весной он вступил в партню большевиков, педавно был избран в Пишпекский Совдеп, и вот теперь его вызвали, випимо, для

ответственного поручения.

ответственного поручения.
— Партию осеров в Пишнеке ликвидировали,— сказал Иваницын, но в деревие эсеры еще стоят у власти. Если опустим вожжи, разобьют телегу, наломают дров. Деревню завешь? В ваких селах бывал в уезле?

 Бывал во многих,— ответил Краснов. — После ранення в шестнаддатом жил в Успеновке, у Семена Махонина. Хороший мужик. Он тоже пошел добровольцем в

красные...

— В Успеновке? — переспросил Иваницыи. — Вот хороцю. Тотда и ношлем тебя в Георгиевскую волость. Если там кос-кого знаешь, летче будет работать. В самой Геортевене ест. толковые люди — Иван Литвинов, Григорий Грипнаков. Первым долгом с иным связь установи, и дело пойдет. Надо подпять бедпоту, склолочть силы. Помия, товарищ Краснов, Геортиевка на Верпенском тракте стоит. Увел долог. Это наша снова.

Сделаю все, что могу, Алексей Ларионыч.

— Ну, тогда в добрый путь, — пожал ему руку Иваны, п. — Если что важное будет, немедленно обо всем докладывай. На пементном заводе есть телефоп. Да, Тримакову -Григорию Петровичу поклон передай. Ведь мы с ими вместе в изыскательской партив работали.

С пачкой брошкор и газет в сумие, с вагатом в кармапе, Краснов выехал из города на бричке. Снег растаял, снова вернулись теплые дин долгой семиреченской осени. За городом начиналась широкая, голая степь. Влали, в тумане, протянулась побіма реки Чу, за нею встала синяя гора Чумыш, похожая на опроквитутую чашу, и дальше в голубой дымке— отроги Курдая.

Иванидын по селам и аилам послал агитаторов. На долю Краснова выпал большой участок. «Один в поле не воин. — размышлял Никита. — к народу надо поближе, и

дело пойдет. На стороне эсеров сила - семпреченский ку-

лак. Но пусть, посмотрим - кто кого...

Мутиме воды реки Чу, кипи и бурли, мчались меж обрывистях берегов. Высоко над водой с крутого лево-бережья на ипзкий правый берег был перекинут деревиный мост. Миновав его, Краснов очутился на улице Геортевеки. Большое и богатое село вытимулось вдоль Вериеп-

ского тракта версты на две.

На главиой улище, в центре села, Никита еще вздала и увидел голиру жещини. «Что там случилось? Искоже на драку». Женщины размахивалы руками, кричали, стучалы в дверь, информация стучалы пуками, кричали, стучалы в дверь дного дома. Это была кваритры учителя Литвинова. Жена учителя с детьми забилась в дальний угол комнаты. Перепутанные дети плакалы. Мать прижимала як к себе. Литвинов стоял посреди комнаты, не зная, па что решиться. В чем я провинился перед пими? — думад он. — Я высказал свое убеждение. Кто меня заставит поверить половским сказакам?»

Женщины из церковного хора, натравленные дьяконом

Кодацким, кричали все разом:

Провались ты под землю, антихрист!
 Выходи-ка на удину, выдерем твои бесстыжие гла-

за, христопродавец!
— Чтоб тебя на том свете черти в лукошке возили!

Неподалеку от кликуш, прислонившись к дереву, столя известный на все село зачинции скандалов Терентий Волненко, по кличке «Боцман». В метроском бушлате нараспашку, он поводил из стороны в сторону мутными глазами и угромающе мичал что-то невнитное.

На противоположной стороне улицы, опираясь на палку и хитро улыбаясь в жидкие усы, медленно шел Кодацкий. Из пвора Бережного его окликичу Осип Чернов.

Семен Ипполитович, что это наши бабы взъярились?
 Кодацкий пожал плечами.

Они сами не ведают, что творят.

Осип Чернов и Захар Березенко переглянулись. Чернов, погладив пышную бороду, усмехнулся:

— Не дай бог связаться с бабами: осмеют, засрамят,

без вины виноват будешь.

На шум со всех сторон сбегались люди, Григорий Грышаков, худой, высокий мужчина лет сорока, своими длипными сильными руками свободно мог бы растолкать жепщин от двери учителя, но, увидев Захара Березенко, он крикнум:

- Ты председатель совета. Чего смотришь на это безобразие?
- А що? усмехнулся Березенко. Теперь свобода. Свобода, свобода, -- косясь в его сторону повторил Гришаков, — выходит по такой своболе я тоже могу двинуть по харе кому-нибудь, хотя бы тебе?

 Попробуй, коли достанешь, — огрызнулся Березенко, и повернулся к нему спиной.

Женщины в слевой ярости колотили кулаками по двери, выли, как стая шакалов.

Эй, бабы! — крикнул Гришаков, проталкиваясь к

пвери. — Чего раскулахтались... Кили отсюла!

Ты сам убирайся, покуда жив!

 Вишь, защитник нашелся! «Бодман» поднял камень и швырнул его в окно. Осколки со звоном полетели во все стороны. Это послужило сигналом к ногрому. Но в это время к дому учителя под-

бежал, придерживая саблю, Денис Акименко. Бабоньки, Дениска бежит! — И все кликуши с виз-

гом бросились кто куда.

Посреди улины остался один «Боцман». Увидев Акименко, он сжал кулаки и зарычал:

- Пол-лундра! Р-расшибу!..- и закончил таким зажысловатым ругательством, какого еще не слышала улица Георгиевки. Акименко, изумленный его неслыханной бранью, выхватил саблю. «Боцман» отскочил в сторону в бросился бежать с такой прытью, что ему мог бы позавидовать дикий архар.
- Ах ты, гадюка! выругался Акименко, опуская саблю в ножны. - Ну, подожди, мы еще встретимся! Отрубаю башку, як гнилую капусту...

Чернов и Березенко поспешили в дом Бережного. Жевшины из-за плетня соседнего двора снова подняли визг.

Безбожники!..

Христопродавцы!

Акаменко бросился к плетню:

Геть, стервы!

За плетнем все стихло.

Никита Краснов остановил коней, слез с брички.

- Что тут случилось, граждане? спросил он.
- Спор о вере идет, ответил Гришаков.
- Чей это пом?

- Сельского учителя. Он лекцию читал против религин. Вот и взбунтовались глупые бабы.

А. ну тогда понятно.

Звидкиля вы? — спросил Акименко, недоверчиво

посмотрев на приезжего.

- Из Пишпека послан к вам в Георгиевку агитатором, — ответил Краснов. — У вас тут, как видно, агитация на кулаках идет.

- Бывает, случается, - сказал Акименко, - колы тре-

ба, и кулаками доказуем.

Акименко постучал в дверь.

Иван Трофимович! Видчиняй дверь.

Литвинов все еще не мог оправиться от пережитого страха. Дети, увилев вощелиих, спрятались за мать. Акименко поспешил их успокоить. Не бойтесь, диты. Не свои дядьки прийшлы. Хоти-

те пряника? Я зараз принесу. Не надо плакать.

- Садитесь, товарищи, пригласил учитель, дикая история — с бабами воевать. Я читал книгу «Басурман». **Давио** это было, при царе Иване, Приехал в Москву лекарь из Европы, людей лечил, а его приняли за антихриста и прикончили самосудом. Вот так могло и со мной случиться в наш просвещенный век.
  - Говорят, вы лекцию читали? спросил Краснов.
- Да, читал. Я доказывал, что сказка о Христе выдумана попами для обмана народа. Вот и сам пострадал, як Христос, — усмехнулся Аки-
- менко.
- Ленис Кондратьевич, всныхнул Литвинов. кто может вапретить высказывать мои искрениие убеждения? Я говорил о том, что доказано наукой.
- Не следует дразнить темных людей, возразил Краснов.
- А вы кто будете, позвольте узнать? спросил

Краснов показал свой мандат, подписанный Иваницыным. Липо Литвинова просияло.

Вот как хорошо, в городе о нас позаботились. Зна-

чит, работа дружнее пойдет.

- Если и не ошибаюсь, вы учитель, товарищ Литвинов? — сказал Краснов. — Мне Иваницын говорил первым полгом с вами связаться. А еще называл Гришакова.
  - А вот и Гришаков перед вами. сказал учитель.
- Очень хорошо. обрадовался Краснов. Сегодня же нам напо собраться и поговорить кое о чем.
  - Можно собраться у меня.— сказал Литвинов.

- Тебе. Иван Трофимович, треба стекло вставить,сказал Ленис. — Лучше пойдем до Илюшенка.

Поговорились вечером собраться у Петра Илюшенко. Добре. — сказал Ленис, зараз пойлу людей кликать.

Краснов взял с брички свою сумку, отпустил ездового и пошел за Гришаковым. Тот шел быстро и, размахивая пассказывал Кпаснову о сельском руками, оживленно житье-бытье.

 Вилали, какой у нас народ? Палец в рот не клади откусят. Говорят, у вас в Пишнеке эсеров погнали из Совдена. А тут они верховодят. Да и церковники с пими заодно. У них тайные собрания происходят. Готовятся к чему-то, окаянные луши.

На окраине села, в окружении молодых тополей и верб.

стоял ломик пол камышовой крышей.

 Вот и мой дом. Сами его построили,— с довольной vлыбкой сказал Гришаков. — Жена у меня, Настасья Алексеевна, проворная баба. Когда я на германской был, она осталась тут солдаткой с малым сыном. Пошла в волостное правдение, место себе отвоевала и начала избу строить, а уж закончили в прошлом году, когда я с фронта вепнулся.

Их встретила молодая хозяйка. Она подала на стол миску с борщом, нарезала хлеба. За обедом Гришаков рас-

сказывал:

 В Семиречье мы перед войной приехали. Мой отец из Орловской губернии нас вывез. Музыку я любил, на скрипке играл. Первым парпем был на деревне. Вот и полюбила меня Настенька. Красивая девка была...

 Па уж будет тебе, Гриша, — прервала его жена, застенчиво опустив глаза. - любит он напраслину говорить.

 Я правлу говорю. Да ты и теперь нельзя сказать. чтобы дурная, только карахтерная стала. Ведь мы с ней какую только нужду не видали, пока в Семиречье приехали. А поселились в Георгиевке - попли на постройку завода. Завол строили, а своего угла не имели. А теперь что? Есть своя изба, молодой сад посадили. Будут и у нас яблоки и груши. Живи — помирать не надо!

Григорий Петрович оживился, События недавних дней захватили его, и, будучи человеком деятельным и беспокойным, он не мог остаться в стороне от борьбы, которая

разгоралась и здесь, па берегах Чу.

 Начало всему делу Иваницын положил, продолжал он. - Я, как только с фронта вернулся, в союз рабочих и ремесленников вступил, туда заткнул и спою Настасью. А весной Иваницын вызыва меня в Пинпиек и говорит: «Бери, Гришаков, все дела в свои руки. Партийную ячейку создавай». А лодей у пас на цементном заводе и так много, около полсотий и наберется. Ччейку в организовал и потом думаю: революцию сделали, а потему у на на заводе немец управляющий сядит? Пришел я к нему в контору и говорю: «Господин Штетштейи, поработали на вас — хватит. Слезайте, приехали». Нам в управляющих нет нужды, сами управлять будем. Правду я говорю, Настасья Алексеевна?

Правда, правда, — сказала жена, подавая гостю яб-

локи. — Кушайте, Никита Федорович, кушайте.

Вечером собрались в доме Петра Ипошенко, куда прыпыл Литаниюв, Денис Акименко и другие коммувајы Георгиевки. Хозяни доме запавески окна, усадид гостей за стол. Среди собравшихся Краснов увядел и знакомого по Успеновке Павла Терещенко. Высокий, плечистый, Терещенко при взгляде на Краснова широко улыбнулся и толтомми узловатыми пальцами кренко пожал руку Никиты.

 Агитировать к нам приехали, сказал ой, доброе дело. Только у нас, видно, агитировать не языком, а оружием придется.

 Будем действовать и тем и другим,— ответил Краснов. — А как у вас в Успеновке? Кулаки бунтуют?

— Шумят, Никита Федорович, шумят. С фронта многие с оружием вернулись, но совет мы в свои руки взяли. Главный из них, Филџин Яловенко, на Балхаш подался. Говорят, он там забогател еще больше, живет, як помещик.

Пока собирались люди, Девис Акименко ходил по комнате. Высокий, пирокоплечий, беспокойный, оп подсаживалея то к одному, то к другому, заводил беседу. Ему нетершелось. Оп хотех скорее цриступнять к делу. С фронта Девис верпулся в родпую Георгиевку с однай мыслью: свести счеты с кулаками, а потому не бросла тьоей сабля и нагана. Сельская бедиота увидела в нем своего друга. В первый девь приезда Акименко встал на защиту батриав, которого набивал Осип Чернов. Обладая крениким кулаками, Акименко взобил двух хулитанов, ранее никому не двавших прохода, и с той поры пошла о лем слава как о человеке, с которым опасно вступать в драку. При его появления хулитаны затижали, а сам председатель совета Захар Березенко почтительно подавал руку и называл но имени к отчеству. В начале лета в Георгиевке при деятельном участим Акименко и Гришакова был создан комитет беднеты. У кулаков отобрали землю под панино, урезали сепокосные угодья в пойме реки. Но это был только первый шаг. Захар Березенко и его друзья не сдавались, они ждали хорошего для себя врежени.

— Братцы, вчера я был на их собрании, — начал Акименко, — Филька, Осипов сын, дал мне свою шубу в каракулевую шанку. Одягнувся я пид куркуля. Сидю в темноте у двери, слухаю. И що ж вы думаете? Про що они балакали? Кажуть, що в Пишпеке партию сопиалистов-революционеров, а проще сказать — буржуйских сынков, ликвидировали, а их наибольшие политические эсеры Благодаренко и Молода дали наказ поднять бунт, перевернуть сельскую раду. И вот наши георгиевские куркули перешили: Григория Гришакова в Чуе утопить, Петра Илюшенко — утопить, Дениса Акименко, то есть меня, утопить, учителя Литвинова — утопить. Сегодня вы сами бачили, що творилось в хате Ивана Трофимовича. Так сколько же будем сидеть, хлопцы? Пока они нас погубять? Хиба нас мало в Георгиевке? Решайте скоро, хлоппы, бо поганое дело затеяли куркули.

Акименко посмотрел вокруг. Здесь сидели его браг Егор и многие другие бедияки Георгиевки. Изведавние всю горечь кужды, побывавние в екопах на германском фронте, они жадио слушали рассказ Акименко, ждали, о чем скажет пирехавший во города витатор.

 Дело, как видно, серьезное,— сказал Краснов, правду говорит товарищ Акименко. Надо обезоружить иу-

лаков. И это мы начнем завтра с утра.

Поздним вечером, после собрания в хате Петра Ильменко, Гришаков пригласия Краснова почевать к себе. Анастасия Алексеевна постеплае кошму на земляном позу, дала подумику. Они, довто и могли заснуть, вспоминалы о пережитом, мечтали о будущем. В полночь раздался выстрез, пуля пробила стекло, и через разбитое окно в вабу ворвался холодимый ветер. Гришаков вскочна с кровати. Пока он в темпоге искал винговку, за окночно съставивалея топот, кто-то убегал проть. Настаская шентала:

 Не вадо, Гриша, не стреляй. Избу подожгут, квхолен.

Гришанов щелкнул затвором, загнал патров в патровник, нодкрался к окну.

— Не видно ни зги... Окаянные души!

... Иочь была тревожная. По селу раздавался неистовый лай собак. Глухо шумел ветер в оголенных ветвях тополей и верб. На рассвете в пеерь постучались.

Кто там? — спросил Гришаков.

 Это я. Отчини дверь, Грицко, — услышал он голос Пениса.

Грищаков засветил ламну, открыл дверь.

Акименко быстро перешагнул цорог. Он был возбужден, Глаза его блестели, на щеках играл румянец, словно он шел на веослый праздник.

 Собирайся, Гришка, ружья не треба. А пистолю возьми в карман. У меня ще бомба. Куркули пока не знают, що мы решили, а мы атакуем Захара и Осипа, у них

оружие.

Первыми к сельскому совету пришли Акименко, Гришаков, Илюшенко, они заставили сторожа открыть дверь. Вскоре пришел Захар Березенко. Он, увидев Дениса, попитился. Илюшенко загородил ему дорогу. Оправившись от услуга, Березенко с напускной беспечностью сказаи:

Що це вы, хлопцы? Неужели думаете, поздоровится?
 Руки вверк! — крикнул Акименко, выхватив из кар-

мана револьвер.

Лицо Березенко перекосилось, борода затрислась, от бумаг. Он медленко подпял руки. Акименко подлопал его по бокам и выпул из кармана огромный пеуклюжий револьвер.

— А теперь сидай, поганая твоя душа, вот сюда,— показал Акименко на стул,— и слукай, що я тоби буду говорить. Где твоя печать?

— В шкафу.

Давай сюда.

Березенко открыл шкаф, отдал печать.

— Вот так оно буде лучше, — сказал Денис, — с этого дня не голова сельрады. Поедешь в Пяшпек, до Чекы. Так мы на собрании бедияков порешили. Да ты слухай, пе крути бородой, поки я тоби по морде не тюкиув, чуешь? Мы наберем голову из бедияков, а ты куркульский выродок, паменик трудящегок класса...

Захара Березенко вывели на двор и посадили в амбар. Вслед за ним привели туда Осипа Чернова, Бережного, Богородского, Василия Приходько, Кирилла Бойко — всего десятка три. Накануне они собирались решить вопрос, с чего начать мятеж, а теперь сидели в темном амбаре,

подавленные всем происшедшим.

Как это могло случиться? Кто выдал тайну? Их участи избежали только двое — Волненко и Кодацкий. Первый еще ночью бежал из села. Дьякон Кодацкий остался в стороне, за инм не было никаких улик.

Отряд самообороны, организованный Денисом Акименко из бедняков, произвел обыск по домам и усадьбам. В сельсовет со всех сторон несли трехлинейные винтовки, бердании, охотинчы ружья, реводьверы, патроны, гранаты.

 Дивитесь, якая готовилась нам агитация, говория Денис, обращаясь к Краснову. — Пините, Никита Федорович, писульку. Отправим их всех в Чеку до Микитенка, там разберутся.

К сельскому совету со всех сторон шли люди. Взволнованные раскрытым заговором кулаков, они посылали им

проклятья.

 Подайте сюда Захара Березенко! Мы учиним свой суд и управу.

Мы ему власть доверили, а он что задумал? Ярмо надеть на шею народа, злодей!

Акименко, потрясая винтовкой, крпчал:

 Ось яки гостинцы они готовили! Да просчитались, куркули. Теперь оружие в наших руках. А мы постоим за дело трудящегося люда!

На крыльцо вышел Краснов. Перед ним волновалась

и гудела заполненная народом улица.

— Граждаве! — обратняся он к сельчанам. — Успокойтесь, не волнуйтесь, говарици. Идите по своим домам и занимайтесь своим делом. Из найте, ваш комитет беди ты работает друждю. Мы не допустим, чтобы эсеры и кулаки взали в свои руки власть. Партня эсеров больше пет, комчилась та партив. Председателем сельского света мы рекомендуем батрака Павла Терещенко. Его все в водости завлот. Сколько аето и на кудала батрачил. Этот не обманет, будет за бедноту стоять. А вы, трудовые крестьяне, дядте вместе с бедноту стоять. А вы, трудовые крестьяне, издте вместе с беднотой. Когда все вместе, емы не страшны кулаки. Есля будем работать дружно — гору Чумыш песевеснения Повяждивью в говоюрс. говающия?

— Правильно!

- Верно!

Павла Терещенко в председатели!

 Будеть говорить, Павел Филиппович? — спросил Краснов.  Да що говорить,— ответил Терещенко, взволнованный и смущенный общим вниманием,— не говорить, а работать треба.

Что верно, то верно, надо работать!

Во двор уже въезжали парные брички для отправки в город арестованных. Акименко, довольный успешно проведенной операцией, был неутомим и всюду поспевал.

Трошки подождите, хлопцы, сказал он ездовым, мы зараз пидем до хаты, решим, що робыть дальше.

Вслед за Денисом в хату хлынул народ. В компате, за-

валенной отобранным у эсеров оружием, уселись за стол, и Краснов сказал:

— Я приехал к вам собрания с беднотой проводить, по пришлось иным заняться. Что ж, товарищи, будем делатьтак, как подсказывает сама жизнь. Теперь надо набрать военно-революционный комитет. Одному Павлу Терещенко трудно будет в совете, мы должны ежу помоть веем гуртом. Вот я предлагаю военным комиссаром пазначить Деника Акименко. Оп себо уже показал в деле.

Эти слова были встречены одобрением.

Первое заседание военно-революционного комитета быдо шумным, бурным. Каждый стремился внести свою долю в общее дело.

 Теперь мы все красные партизаны, — кричал Денис. — Хлопцы, будем бить куркулей, сражаться за коммуну.

Коммунары, вооруженные кто винтовкой, кто охотничьим ружьем, окружили набранных в комитет вожаков. Одетые в шинели и полушубки, подпоясанные кушаками и реминями, они воесло переглядывались между собой, смеялись, курили. В комнате стоял дым.

Выходить, строиться! — скомандовал Акименко.

Все, похватав оружие, побежали на двор. Денис, проходя вдоль строя, улыбнулся.
— Лобре, хлопцы, добре,— говорил он.

Краснов тем временем писал Иваницыну в Пишпек:

Сегодия врестовали тридцать шесть членов эсеровской партии. Стало взвестию, что председатель совета Захар Березенко готовил мятеж против Совятской власти. 
Мы сияли его с поста председателя. На его место поставили батрака из Усиеновки Павла Терещенко. У кулаков 
отобрали девянесто семь винтовок и берданок, сорок три 
охотипчых ружья, ваганы и патропы. Арестованцых направляем в Чрезвычайную комиссию. Надо проверать и

в других селах Георгиевской волости. Кулаки наглеют, чего-те замышляют. В случае чего высылайте подмогу».

Вечером Краснов пришел в контору цементного заво-

да. У телефона дежурила жена Гришакова.

 Все время звонят из города, — сказала опа, — вас вызывают, -- Никита Федорович...

Краснов подотел к телефону и тут же его соединаля

с Иваниныным.

Что случилось в Георгиевке? — спросил тот.

 Раскрыли заговор эсеров. Серьезное дело, Алексей Ларионыч.

Краснов подробно сообщил о событиях последнего иня.

После нелолгого молчания Иваницыи предложил:

- Надо послать разведку по селам Правобережья. Но главное - охраняйте Георгиевку, мост, телефонную линию. Из других сел тоже поступают тревожные сигналы. Бульте наготове, Сколько человек в Георгиевском отряле?

Думаем сколотить человек полтораста.

- Хорошо. Если будет нужда, закройте завод и возьмите Гришакова с рабочими вам на помощь. Не теряйте связи с городом.

Будет исполнено, товариш Иваницыи.

В контору вошел Акименко.

- Добрый вечер, Настасья Алексеевна! Ну, рассказывай, товарищ Краснов, що говорят из Пишпека? Дуже, мабудь, бранятся, що много куркулей мы привезли?

- Не бранятся, а благодарят. Спасибо, говорят, что

проявили инициативу. Правильно сделали. Доброе дило, доброе дило, — обрадовался Акимен-

ко, - а ты передай головному военному комиссару: будем воювать с куркулями, пока очи в них не повылазять. Ненавижу их, Микита Федорович, так усих бы в Чу утопил...

- Ну, этого совсем не следует делать, Денис Кондрать-

ARMT.

- Як не следует? Они котели нас утопить, а мы с ними-пеловаться? Що ты кажешь, Микита Федорович, куркулей зашищаешь? Я не защищаю, только не кочу, чтобы повторялась
- такая свалка, как у дома учителя.

 А вот когда и Семена Кодацкого кину с моста, больше не буде такой свалки.

- Ой, буйная твоя голова, Денис Кондратьевич, - хлопнул его по плечу Краснов. - Не кипятись, послушай, что я тебе скажу.

- А ну, що ты скажещь?

— Иваницын приказал сделать глубокую разведку по Чуйским селам до самого Ново-Тронцка. Это будет верст сто двадцать. В разведку поедещь?

- Поеду, только возьму с собой смелых хлопцев. Тру-

сов мне не треба.

Вот в хорошо. Это лучше, чем воевать с Кодацким.
 Акаменко жаждал живого дела, действия. Предлежение Краснова — сделать глубокую разведку — приилось ему по враву.

Когла треба выехать?

Завтра утром.

Добре. А ты, Микита Федорович, оставайся тут.

Я бачу, ты добрый хлопец, со всеми поладишь.

 Будет в в Георгиевке немало работы. Поезжай, Денис Кондратьевич, разведай, чего там замышлиют эсеры. Да смотри, не завязывай драки. Горячий ты парень, как я погляжу.

Все зробим, как приказано.

Рано утром Акименко с отрядом в пятнадцать человем выехал из села на запад. День был хмурый, по гором полэлн сизые тучи, к вечеру можно было ожидать снегопапа. С Балхаша полул ветер.

В Успеновке, расспросив местных жителей, Акименко узнал, что вичето подозрительного нет, и направытся с отрядом дальше, вияз по течевию реки Чу. У паромной переправы, неподалеку от Баяговетнеми, Дение решил дать с отдых комям и людям с тем, чтобы в село приехать в сумерки.

Не успели георгиевцы слеэть с коней, как увидели на противоположном берегу трех всадников, едущих к пе-

реправе.

 Эй-гей! — крикпул один из них. — Паром подавай! Старик-паромцик, весело подмигнув Денису, взял шест, вещел на паром. Канат дрогнул, ватинулся. Вода забурлила вокруг, быстро угоняя паром от берега.

Бойцы укрылись за стеной камыша. Акименко остался на берегу. «Кто опи? — думал он. — Свои или чужие?»

Паром причалил к берегу.

 Закурим, хлоппы, предложил Акименко, когда все трое сошли с парома, ведя в поводу лошадей.

 Что ж, закурим, — согласился старший из них, русобородый, в черном тулуне. — А ты откуда будещь? Елаговениенский? Да, из Благовещенки,— соврал Акименко.

— А мы в Благовещенку, — обрадовался старший. —
 Ну, как там у вас житуха?

— Да що казать? — махнул рукой Акименко, сворачнвая цигарку. — Нема ничего доброго, комиссары хлеб приказали в Пишпек везти, хай им грепь...

Все трое переглянулись.

— А что говорит народ? — спросил етарший.

 Кажуть, що хлеба не дадим, нехай они там хоть подыхають.

Все замолчали, курнли махорку. Старший долго смотрел на Дениса.

Грамотой владеещь? — спросил он.

- Умею трошки.

 Так вот, возьми почитай и передай другим. Старший достал из-за пазухи листок бумаги.

— Що таке? Воззвание... А пу, почитаем!

Священник из Беловодской волости пишет.

 Священник? Ткачев? — удивился Акименко. Он внимательно, не спеша прочитал до конца, бросил окурок, сплюнул.

— Дуже гарно написано. Истреблять большевиков — доброе дило. Только я щось не разумию, почему сукулукский поп так хвалить англичан, коли он их николи не бачин? Спдит пои со своей попадьей на печи, исть калачи та выдумуе, що прийде в голову. А мабуть, англичане таки, що пам, бедляжам, и не будет места на вемле?

Эх, парень, видно сразу, что необразованный...

 Мы люди темны, — ответил Акименко, оглядываясь по сторонам. — Нам, хохлам, хлеба побольше да сала...
 В это время из камыша вышли партизаны и направн-

лись к ним.

 Откуда эти хлопцы? — тревожно спросил бородач.
 Да наши, благовещенские, мы тут волов шукали, ответид Акименко, а когда приблизились его дюди, он бы-

стро вскочил, выхватил наган и крикнул:

— Руки вверх!

Все трое подняли руки. Акименко обшарил их карманы, отобрал револьверы. Из кармана старшего он вынул пачку листовок.

— Так, так. Агитуваты приихалы? Як зовуть? — обратился он к старшему. — Да ты не пидскакуй, кажи всю правду, тоди буде легше, а не скажешь — в Чуй кину, Фамилия?

- Свещников
- А твоя?— Воронцов.
- A твоя?
- Коренцов.

 Васыль! — крикнул Деняс. — Товарищ Клюквин, доставь этих самых подлецов-воронцов в итаб хоть живыми, коть мертвыми. Климентия Нодгрюхина да Юхима Шапорина с собой возьми, щоб на каждого по одному было. Да не вздумайте у меня тикать, господа эсеры. Мои хлопци быль метко, не втечень...

Пленники пошли, опустив головы. Вслед за ними на-

правились три всадника.

Ночью Акименко с огрядом был в Благовещенке, где при помощи паромщика оповестил бедняков, чтобы пока втайне организовали огряд обороны, и рако утром высхал дальше, в село Вознесенское. Дорога была пустыния, ав было объчного движения. Это предвещало недоброе. На полнути огряду встретился одетый в рваный халат всадник на худой кляте.

 Ассалам алейкум! — приветствовал его Акименко. — Кайда барасын, джигит?

— Кибитка своя едем, — ответил тот по-русски.

Где твоя кибитка?
 Вот здесь, близко. — ответил встречный, махнув ру-

кой в степь.
— Мы — красные партизаны, большевики,— сказал

мы — красные партизаны, польшевики, сказал
 Акименко. — Чуещь? Ты нас не бойся.

А, большевик!.. Якши, якши.

— Так вот скажи, що бачил в Вознесеновке?

— Ой, плохо, совсем плохо! Не надо ехать, там много парод. Шумит, кричит, говорат, большевика будут бить. Поедем, товарищ, наша кибитка, там есть наш аксакал Садвакас. Он все знает.

 Добре, поедем к твоему аксакалу, — согласился Акименко, — хлопцы, заворачивай.

В лощине между коммани, упылыми и голыми, приотились казахские зимовки. Здесь жили пастухи. В одной из землянок с прокопченным, как в черной бане, потолком, Акименко нашел старого пастуха Садвакаса. Аксакал радушно усадля гостей на кошму, предложил им почлег и пищу, какую вмел. Он шурвя узкие раскосые глаза, сухой рукой пощинывал редкую седую бородку и, осторожно касаясь рукой Дешка, говорыя: Туда не ходя, убыот тебя, Дениска. Првехал с юмной стороны Чу большой купец! Рыжий жеребец!.. Народ собирает. Говорил, пойдем бить большевика. Ай-ай-ай! горестно вздохнул Садиакас. — Теперь совсем пропал бедный парод... Что будем делать, Деника? А? Совсем мама!..

 Не бойся, аксакал, — ответил Акименко, — нас, бедняков, на свете, як ввезд на небе, всех не перебыють куркули. А мы все бедняки и все бельшевики. Чуешь. Салва-

кас-аке?

Ночью Депис вышел из зимовки. Мирно пофыркивали конп. Над лощиной расквируск необъятный простор неба, усыпанного звездамм. Сгодля тихая, морозная почь, и неведомо куда делись тучи, которые принес ветер с Балхания.

Оставив отряд в казахских зимовках, Акименко в сопровождении двух бойпов, минуя дороги и троим, екастепью, по звездам определяя путь. Винтовки опи останили у гостепривичного Садвакаса, прихватив с собой только револьверы.

Когда взошло солнце, разведчики увидели внереди сады Нове-Тронцка и за садами белые хаты большого и богатого села. Здесь, за сотню верст от Георгиевки, их никто не знал, и Денис уверению направил своего коня к центру

села.

Там, у церковлого садика, на площади, собралась огромпая топпа людей. С бочки, заменяющей трябуну, держая речь высокий, плогный рыжебородый мужчива в драповом пальто. Акименко издали узнал, что это был известный на всю округу торговец скотом купец Краснобородкип, житель села Веловодского. Оратор призывал жителей Ново-Тоощика к иоходу на Пишпек.

«Краснобородкин... Щоб ты сказывся!»

 Хлопцы, — тихо сказал Акименко своим спутникам. — треба скорее тикать до дому...

Теперь уже не было пикаких сомпений... Эсеры и кудаки готовят мятеж во всех селах уезда. «Скорее в Георгиевку,— думал Акименко, известить по телеграфу Пишпек».

По улинам проекали шагом, за селом разведчини попин комей крупной рысью. В зимовке Садвакаса сделали небольшой отдых и на другой день к полудню всем отрядом были в Георгиевке, Снова подул западный ветер, пошел снег.

Денис передал Краснову все подробности разведки. В это время у штаба на взмыленном поле остановился гонец из Черной Речки. Он вбежал в дом и, залыхаясь, спросии.

- Гле комиссар, товарищ Акименко?

- Я Акименко. А в чем дело?

- Пакет, Из Черной Речки, От Игнатенко,

Ненис взял пакет, разорвал его, стал читать письмо. Брови его сдвинулись, дидо посуроведо.

 Паняй, хлопец, назал. — обратился Акименко к говиу.— да передай Игнатенко, щоб сбирал всю белноту да вооружил чем только можно. - А мы в ночь приелем... Поппи

Гонен выбежал.

Что там случилось? — спросил Краснов.

 То самое, що могло случиться и у нас.— ответил Акименко. -- Подлые куркули! Они разогнали комитет белноты, попалили все бумаги, избрали старшину, старосту, сотских, песитских, як при нарском режиме! Чуете, жлонны? Завтра утром на Черной Речке поп назначил молебен во здравие дома Романовых. Як вы думаете, хлопцы, не менало бы нам пожаловать на ней самый молебен да закатить куркулям акахфист. да такой, шоб им показалось небо с овчинку!

- Поелем. Ленис Кондратьевич!

— Елем!

— Так вот, товарини, слухайте мой приказ: через один час собраться около сельрады, коней подобрать самых швидких, на каждого бойца полсотны патронов. Я пойду с вами в Чорну Ричку.

Под покровом ночи Анименко с отрядом незаметно пробрадся на окраину села к хате Игнатенко. Там не спали,

при свете коптилки сидело несколько человек.

 Злоровы булы, хлоппы. — приветствовал их Акименко. — Чего свлите таки невесели? Полжилаете молебна? Вот и я приехал на молебен, як Христос, а со мною мои пвеналиать апостолов. Хлоппы боевые, все побывали на хронте. Ну, кажите, що эробылось у вас на Чорной Ричке?

В хате стало тесно, шумно и дымно. Появление георгиевских партизан внесло в дом Игнатенко то веселое оживление, какое бывает с приходом долгожданных гостей. Теперь чернореченцы уже не боялись. На смену страху пришла твердая вера в победу над кулацким сбродом. Сколько вас будет с оружнем? — Спросил Акименко.

- Около тридцати соберем, ответил Игнатенко.
- Добре, отдыхайте, хлопиы, рано пидем на молебен.
   денеса Акитекники, не звая о прибытии в село Дениса Акименко с денедцатью бойцами, собрались утром на площади около церкви, куда вышел поп с иконой, хорутвями и церковным хором. Начался молебен.

Поп провозгласил:

 Самодержавцу всея Руси, государю императору Николаю Александровичу, государыне императрице Александре Феодоровне и всему августейшему семейству многая ле-етаl.

Хор полхватил:

Многоя лета, многоя лета, Мноуо-уо-гая ле-е-ета!

Молебен был похож на панихиду. Никто из чернореченцев не знал о смерти царя, и это многолетие было действительно отпеванием покобника. Лоп, бледный, с посаневшим носом, усердно вытигивал губы, славя отжившее время, но вот его глаза дико расширились, он замер на полуслове. До слуха богомольцев донеслись слова новой, бодной песени:

> Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу Грудью проложим себе.

По улице шел отряд. Шел быстро, в ногу, ровными рядами. Мпогие были вооружены.

Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой, Братский союз и свобода— Вот наш девиз боевой.

Впереди шел старик с седой бородой. Он гордо нес над головой алое полотнище.

Мятежники кинулись было из толпы, но в это время раздалась команда:

Смирно! Не шевелись! Стрелять будем!

Это был голос Дениса. Мятежники замерли. Со всех сторон стояли коммунары с винговками наперевес. Старик поднес флаг к волостному правлению, сорвал вывеску и утвердил флаг над крыльцом дома. Акименко скомандовал:

— Сагисы

Мятежники зашевелились. Послышались протестующие крики. Но все опустились на снег. Сел и поп.

 Выходить до меня, кого буду выкликать, — громко сказал Акименко. — Кого вызову — сдавать оружие. Кто не подчинится — будет расстрелян. Чуете, господа куркули?

Одного за другим Акименко вызвал зачинщиков бунта и приказал посадить их под замок, Остальным велел слать

все имеющееся у них оружие.

— Няколы не буде того, щоб солнце всходило на западо в завкаувалесь на востове, — скваза от в заключение обращаясь к богомольцым. — Молиться мы вам не запрещаем, но кто посвятвул на Советскую власть, то будет наквазы по всёй стротости революционной Чеки. Ниякого старшины, ниякого старосты у вас нема. Есть голова революционного комитета товарищ Игнатенко. Он ваш наябольший начальник. И боже вас сохрани, щоб не послужать. Его слова для вас — закон. Партии эсеров больше цема на селе. Она столь. А теперь вствавате да расходитесь по хатам, и зараз же несите до мене все оружие, у кого що-

Когда все оружие было собрано, Акименко передал его комитету бедноты для отряда самообороны. Зачинщиков мятежа повезли под конвоем в Пишпек.

На другой день Краснов докладывал Иваницыну по те-

лефону:

— Я согласен с вами, Алексей Ларионыч, что так можпо озлобить верующих. Но что было делать, когда кулакы устроили молебен с тем, чтобы пойти на нас с оружием в руках? Поэтому и прошу не неваться на него и думаю, что оп поступил правильно. Иначе некъзк...

Смотрите сами, вам на месте виднее, — ответил Иваницын.

Акименко, узнав об этом разговоре, вспылил:

— А що я наробив? Я кровь свою за революцию отдам каплю за каплей, а вы куркулей защищать? Оружие взялы? Взялы. Эсеров к ногтю? К ногтю. Советскую владу восстановили? Восстановиля. Так чего ж вам ще треба?

Слух о смелых и решительных действиях георгиевсконий. Притихли, присмирели кулаки, ждали они, долго ждали сиптала с левого берега Чу, но еще медлил беловодсий вожак асеров, не слаг своих говпра. А Денис Акимечко с отрядом красных партизан надежно держал Чуйский мост, паромные переправы и зорко охранял Верпепский докт. Он дневал и почевал в своем штабе. В один из таких дней в штаб партизанского отряда пришел брат комиссара — Емельян Акименко. Часовые пропустили его.

По якому дилу? — спросил Ленис...

По секретному, — ответил Емельян, оглядываясь.
 Акименко попросил выйти всех, кто был в комнате.

Ну говори, я слухаю.

Емельян долго мялся, глядел то на брата, то в окно, то на потолок и наконец решился:

 Я пришел сказать, що тебя хотят зробыть дуже богатым чоловиком, щоб ты ни в чем не мав нужды и до весны був бы добрым хозяином...

— Эге! Кто ж проявил про Дениса такую заботу? И що

треба этим добрым людям?

 Они хотять, щоб ты був в них командиром и завтра же все тебе лоставят.

— А что доставят?

 — А что доставят?
 — Тысячу пудов пішеницы, двенадцать пар волов, пятьдесят баранов и три буккера.

Денис вскочил со стула и начал ходить по комнате.

— Дешево хотят меня купить куркули,— сказал он по-

 — дешево хотят меня купить куркули, — сказ сле минутного раздумья. — Кто послал до меня? Емельян молчал.

— Ну що мовчишь? Немым став, чи що?

 Меня просили спытать твое желание. А колы не хоещь, так...

 Так, слухай, Емельян, решил Денис, зараз паняй в Пишпек и там поторгуйся, мабуть за мою голову больше дадуть.

Емельян поблепнел.

В Пишпек я не поелу.

- Нет, поедещь. Ты арестован.

Денис вызвал конвой и приказал вести Емельяна в Пишпек, отнуда ему после допроса брата сообщили имена попославних его людей.

На другой день эти люди были вызваны в штаб. Они вошли, поздоровались, сияли шапки. Их Денис знал с детства. Они никогда не ломали перед ним шапок, а теперь вошли осторожно, остановились у порога.

Як поживаете, громадяне?

Да живем ничего, Денис Кондратьевич...

— Так, так, Иван Гордеевич, так, Григорий Микитович, все мы теперь зажили ничего... А знаете, зачем я вас

- Ни, не знаем, Денис Кондратьевич.
- А як що не знаете, то идите до дому, заналыгуйте по паре волов да насыпайте пшеньщи и везите в город.

— А де же та пшеныця?

— Да в ваших амбарах. Та самая пшеньція, яку вы учора меніі даліі, и тикі сами воліх. Тілько скорайце, бо в городе давно чекають. А баранов пятьдесят штук пригонить сюди, к штабу, прямо до мене. А сдасте волив и шценьцію, возымить расписку... Ну, идите, тилько поскорийще, щоб больціе за вами не ходить.

Когда они вышли на улицу, посмотрели друг на друга.

 Як думаешь, Иван Гордеевич, обманул нас Дениска. собачий сын.

— Я так и думаю, Григорий Микитович,— печально вздохнул Иван,— но що зробишь? Пшеницу придется везти. В его руках сила.

На другой день они пришли снова.

Ну як, громадяне, сдали волов и пшеницу?

Сдали, сдали, — ответили кулаки.

— Ну и спасибо вам за выполнение. А теперь, бачите, две запряженных брички, сидайте на них и папяйте в город. Мне сегодня сказали по телефопу — нияк не можуть договориться с Омельяном, мало за мене дае. Так хотять, щоб вы прикалы, мабуть, вы троника, добавите?

Да це вже вы смиитесь, Денис Кондратьевич?

— да це вже вы сминтесь, денис гондратьевач:
 — Ни, без всякого смеху,— ответил Акименко и вызвал конвой. Кулаки поняли, что попали в ловушку, но было поздно.

 Сидайте на брички, — с веселой улыбкой сказал им Ленис.

Да вы хоть довезете нас до дому, проститься...

 Ни, не можно, — возразил Денис, — треба потороциться. Паняйте, хлоппы!

Брички покатились со двора. Акименко думал, что на этом все кончилось, но в штаб пришла его старая мать. Она была очень взволнована.

Що у вас случилось, мамо? — спросил Денис.

Як що? — сердито проговорила она. — Ты заарештував Омельяна. Що он такое наробив? Если он сыдыть, то и я с ним сяду.

 Ну и що ж таке, — охотно согласился Денис, — для всех места хватит. Бричка давно стоить за двором, ожидае вах.

— Ни, я не поеду.

 Вас пид охраной повезуть, щоб по дороги чего не случилось. Не бойтесь, мамо. Омельяй передал по телефону, щоб вы приихалы, бо ему одному скучно.

Денис позвонил председателю Чрезвычайной Комиссии Никитенко, чтоб тот был построже с Емельяном, но как

можно мягче встретил бы старуху-мать.

Когда мать Дениса была доставлена в Чрезвычайную Комиссию. Никитенко спросил:

Зачем вы до нас приехали?

— Зачем вы до нас приехали;
 — Да оце ж, бач, сукин сын Дениска заарештував.

— Да оце ж, ова, сулан свы дениска заарештував.

— Ай, ай-ай, який сердитый ваш Денис! Ну, сидайте, маты, погрийтесь, чайку попийте. Да больше в штаб до Дениса не ходите...

Хай им бис, бильше не пиду. А що с Омельяном?
 Пока он нужен нам, — ответил Никитенко. — А не-

дельки через две он будет дома.

Когда мать вернулась из города, вечером, за ужином, Пенис спросил:

Ну як, мамо, трошки провитрилысь?

 Эте ж, провитрилась! Напугалась, пока ехала. Но там люди зовсим не таки, як вы, сукины сыны. Чаем мене напоилы, с конфетами да с пряниками, до брички проводили, счастливого пути пожелали.

А що ж, мамо, бачила Омельяна?

 Ни, не бачила. Начальник казав: «Не горюй, маты, мы Омельяну дали гарну работу...»

 Гарну работу он получил, — согласился Денис, — и бильше николы не буде ридного брата продавать куркулям.

Вечером на паре коней, запряженных в пролетку, в Георгиевку приехал председятель ЧК Никитенко. Он остановился около сельсовета, вбежал в дом и, увидев Павла Терещенко, предложил немедленно собрать актив.

Когда пришли Краснов, Акименко, Гришаков, Литви-

нов, Илюшенко, председатель Чека сообщил:

 Товарищи! В Беловодске всеры и кудаки во главе с Павлом Благодаренко подняли мятеж против Советской власти. На вас ложится большая задача — охранять Верненский тракт, охранять мост, не допустить пожар мятежа за реку Чу.

После сообщения Никитенко наступило молчание. Пер-

вый его прервал Акименко.

Чертовы слуги, этого можно было ожидать! Так мы ваше приказание выполним, товарищ председатель Чека.
 Куркулей на Чуй не допустим.

Никитенко одобрительно посмотрел на него и прополжал.

— Я приехал выяснить обстановку на месте и узнать, какие силы вы можете бросить на помощь Пишпеку. Какое настроение у выших партизан?

— Самое боевое, — ответил Краснов, — часть из них уже добывала в разведке и в операции на Черной Речке. Я думаю, что добрую половину мы можем направить в Пишпек, а остальных — на оховиу тракта и моста.

— Есть у нас еще резерв, — сказал Гришаков.

— Какой резерв?

- Рабочие цементного завода. Я сам пойду с ними.

 Правильное решение,— согласился Никитенко,— завод надо временно остановить. Итак, товарищи, за дело.
 Время не ждет. Завтра ваш отряд должен выступить на помощь Пишпеку.

Весть о Беловодском матеже вскоре разпеслась по всему селу. Партиваны Деника Акмиенко чивыли сбрумо, селла, чистили оружие, собирались в скорый поход. По главной улице, по тракту началось необычное движение. Так из конца в конец двигались пешеходы, скакали веадпаки. На Чуйском мосту стояли дозорные. Ночью опи втлядывались во тым, прислушивались. Тяхо плескалась у берегов мутная Чу, хитрой змеей вилась река по засыпанной спегом долине.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ı

Хозяни и гость, сидели на теплом кане, по-восточному скрестив погт. В отко, заклечное пергаментом, сле проникал свет. Когда жена хозянна открывала дверь, в комнату вывалься ослевительно яркий свет от спета, лежавшего на дворе голстым рыхлым слоем. После буряна, прошедшего на дворе, установилась ясная солнечная погода,
но снег не тала. Столя креники мороз.

Хозяин дома Мумуза Молода сказал:

- Здесь никто не понимает по-русски.
- Очень хорошо, ответил гость.

Они снова замолчали. Соколовский огляделся. Стены комнаты, гле они силели, были украшены китайским орнаментом с причудливо завитыми узорами ветвей и сидящими на них птицами. На кане был разостлан ковер. В углу стоял яшик, общитый пветной жестью. У стены положены

друг на друга шелковые одеяла. Мумуза Молода в офицерском френче, в синих галифе и хромовых сапогах выглядел вполне по-европейски. Его гость был одет в плохо сшитый поношенный пиджак. В серых штанах, заправленных в яловые сапоги, нестриженный, кудлатый Соколовский походил на провинциального обывателя, а по языку его можно было принять за сельского учителя. Но что-то изнеженное было в его бледном лице, в глазах с поволокой, в нервных движениях тонких и длинных пальцев.

Соколовский совершил путешествие через пустыню Бет-Пак-Лала, побывал в стане атамана Лутова, выполнив возложенную на него миссию, и теперь возвратился в Семиречье, чтобы принять участие в пишпекской опе-

рации.

Жена Молоды, маленькая, как девчонка, узкоглазая, в синих шароварах и в белом с широкими рукавами халате, неслышно ступая по полу ножками, обутыми в узорчатые туфли, принесла из соседней комнаты очередное блюдо - лагман. Поставив кушанье на кан, она с любопытством посмотрела на гостя. Молода строго и коротко сказал что-то по-лунгански, и она быстро ушла, осторожно прикрыв за собой пверь.

Гость ел не спеща, искусно владея двумя палочками,

чему он научился еще в свою бытность в Синьцзяне. Восхитительно! Прелестно! — говорил Соколов-

ский. — Ваши лунганские блюда исключительно хороши. Вель это наследие превней китайской культуры... Па. у нас все, как в Китае. — сказал Молода.

Китайские кулинары — лучшие в мире.

— Этого я не знаю, ответил Молода,— но у -нас на праздничном обеде подается до тридцати различных блюд. Когла с обедом было покончено и гость после пиалы зеленого чая закурил сигару, Молода вышел в соседнюю

комнату и сказал жене: Кто спросит, скажи — дома нет. Гость будет отды-

Соколовский, полулежа на теплом кане, наслаждался отпыхом.

— Мие хорошо извество, говория гость, — дунгане давно покинули Китай. Сюда, в эту кочевую страну, они припесли культуру земледелия — рисоводство, отородничество — и на этом порядочно разботатели. Не так лять Среди вас не мало богатых рисоводов, торговиев, купцов... Вместе с жителями Семиречья, которые также ненавидит большевимо, это всликоленный горочий материал. Союзное командование и — вам скажу по скрету — наши друзья англичане об этом запаст. На это имее инструкции. А бедиота ваша не в счет, заставим идти с нами. А тех, кто не пойдет, уберем с дороги.

Соколовский сделал паузу, внимательно взглянул на Молоду, как бы желая разгадать его мысли. Хозяин сидел

неподвижно и молчал, лицо его было непроницаемо.

— Дии наших врагов сочтены,— продолжал Соколовский. — В руках адмярал Колчака вся Сябирь с ее неисчернаемыми ресурсами. Адмирал успешно продвигается перера, его доблестные войска перешил Уральский хребет и ведут бои за Пермь. А в Туркестане? Что осталось в руках большевиков? Ташкент, Верный, Пишпек. Это небольшие точки на карте. В недалеком будущем мы станем свядетелями знаменательных событий и в самотапикенте. Наши доблестные соозники— англичане, французы, американцы, япоящы— не пожалеют стал горств, тобъ разгромять коммуниям. Со всех копцов света началось наступление на Москву. И чем скорее мы выступим, тем большая награда ожидает нас в будущем...

Хозяин в знак согласия утвердительно кивнул головой и по окончании речи гостя заявил, что тот может рас-

считывать на полную поддержку.

Сарай стоял на одинокой заимке, вдали от села. Сюда не заходили неваваные гости. У горна курноский рябой парень, с вымазанным копотью лицом, усердно раздувал кузиечный мех. Сквозь угли пробивались белые языки лимени. Кузиен схватил длинивым ципідами раскаленную добела полосу железа, положил ее на наковальню. Два молотобойца, поллевав на ладони, начали бить по куску металла. Во все стороны летели отненные брызги.

Соколовский остановился на минуту, пригляделся в темноте и прошел мимо. Благодаренко, следуя за ним, указал:

- Йосмотрите сюда. Вот наша домашняя артиллерия.

В копце сарая, на передках от бричек с деревянными дерачам, стояли самодельные пушки. Чугуниме груби, обложенные деревянными брусьями, были стануты железными обручами. Соколовский с любопытством рассматривал эту затейливую выдумку сельских мастеров и, не скрывая иронической улюбии, сказал.

 Трудно поверить в успех этой артиллерии. Во времена царя Гороха и то, пожалуй, были пушки куда гроз-

нее ваших. А чем вы их будете заряжать?

 — А вот снаряды. Уже готовы. Мы их начинили кусками железа,

Благодаренко показал выточенный из дерева снаряд.
— Гм... Занятно, занятно! — удивился Соколовский.—
А вы испытывали хоть раз?

— Что вы, господин Соколовский, разве можно? Такого шума наделаешь, на всю волость...

. — Значит, придется испытывать на поле боя?

Да, не иначе.

 Ну что ж, против современных орудий — это детская игруппка. Может быть, только пугать противника.
 Конечно, господин капитан, было бы лучше полу-

чить обещанную батарею орудий. Но что же делать? У

нас нет пушек и нет пулеметов.

 Не все сразу, господин Благодаренко, — ответил Соколовский, почува в словах вожака повстанцев скрытый упрек. — Я доставил вам достаточный запас патронов. Одним словом, настала пора от слов перейти к действио.

У нас все готово к наступлению.

 Вот и отлично, — улыбнулся Соколовский. — Сегодня мы должны наметить окончательный план наших действий.

Вечером в хату Петра Благодаренко все пришли в назначенный час, не было одного Галюты.

«Что он там делает? — недоумевал Павел Благодарен-

ко. - Пойду за ним».

В хате Филиппа Галюты было тяхо. Хозани сидел за столом, утромо славнув брови и опустив голому. Жена стояла у печи, скрестив руки, ее красивое лицо исказилось недодельной душевной мукой, на подбородке дрожага слеза, которую Наталья и не думала смакиуть. Она молча смотрела на мужа. Все ее просьбы оказались напрасными. Теперь осталось дию — дать волю слезам, папомнить мужу о детях и, может быть, этим тропуть его черствое сердце.

- Що наробив твой батько? Выкинул нас, пичего не дав на життя. Ты пидешь на хронт, а що я буду робыть с кучею малых детей? Хто будет строить нам хату? Филипп, послужай мене, не ходи на хронт, откажись...

 Годи, Наталка, перестань! Не терзай моего сердца... Николы не перестану! — сверкнула она глазами.—

Побьють вас, вот побачите, побьють...

Наталка! — стукнул Филипп по столу кулаком. —

Перестань, кажу!

Прапорщик Галюта возвратился с германского фронта осенью прошлого года. С крупной партней кож он ездил в Оренбург, оттуда привез мануфактуры, сделал выгодный оборот. Полюбилось ему торговое дело, но после возврашения в Саловое v него произошла крупная ссора с отцом. Федор Галюта выгнал сына из дома, не выделив ему ничего из своего богатого имения. Филиппу Галюте предстояло самому наживать хозяйство, строить хату. Слова жены расстроили его. Вот уже неделя прошла, и каждый вечер приходили к нему кулаки-односельчане, уговаривали принять на себя командование войском повстаниев. Галюта колебался. Всем сердцем он был привязан к дому, к Наталье, но когда приходили братья Краснобородкины, Благодаренко, Лозовой, Глущенко он становился сам не свой, душа разрывалась на части.

«Сам подбивал на восстание, а теперь хочешь спря-

таться за нашими спинами?» - говорили их взгляды. Ты — офицер царской армии, командовал на фрон-

те, - говорили они вслух. - Бери, Филини Федорович, военное дело в свои руки. Галюта дал согласие, но вот сегодня снова наступала

на него жена, требовала, просила, умоляла. Благодаренко открыл дверь, и ему с первого взгляда

все стало ясно. Хуже всего, когда в дело вмешается жинка,— проворчал он недовольным тоном.— О чем думаешь, Филипп

Федорович? Все собрались, а тебя нема... Я кажу: нет, нет, нет! — заговорила Наталья.

Вы бачите сами: трое детей... Хату будем...

 У нас у всех хаты, и жинки, и диты! — резко прервал ее Благодаренко. - Если каждый будет слушать свою жинку, кто же пойдет на битву? Поздно теперь говорить. Завтра съезжаются все люди на базар, а командующий со своей жинкой не договорится. Пошли, Филипп Фелорович...

Галюта встал, надел шинель, взял шапку. Наталья закрыла лицо руками и стояла неподвижно, словно окаменев.

Они молча шли по темному переулку. Благодаренко сердито сопел. Если бы он дал волю своим чувствам, натоворил бы много обидного по адресу своего друга. Но улица вмела много ушей, и Павел молчал, ругаясь про себя.

«Черт бы вас взял и с хатами, и с жинками! У меня здесь нет хаты и жинки, но разве мне одному больше всех нало?».

Молча они вошли в дом старшего брата Влагодаренно. В переднем углу, за столом, расположвлся беловодский купец Краснобородкин, грузный, с одугловатыми щеками и окладистой рыжей бородой; рядом с ним — повотроящ-кий поп. смфорнно скирстив вуин на животе.

Мумуза Молода склел прямо, неподвижно, в только его острые глаза бегали из стороны в сторону. Моломе всех собравшихся был пранорщик Василий Агафонцев. Хозини хаты Петр Благодаренко потчевал гостей ветчной и мочеными яблоками, время от времени подливая вина в стаканы. Соколовский был в центре этого круга, и внимание всех сосредоточилось на нем. Капитан расска-завал о своей поездке к оренбургскому атаману, о плачевном состояния в Туркестане красных войск, отрезанных от всего мира.

— А-а, господня Галюта! Здравствуйте, здравствуйте! — приветствовал Соколовский. — Садитесь, давно ожидаем вас. Ночь перед битвой — святая ночь. Ее надо провестя треаво, но мы уступлял просьбе гостеприямного кознила. Тем более, батюшка благословил нас на этот подвит, выпьем, господа, за победу нашего священного оружкя!

Все подняли стаканы. Поп Ткачев утирая усы, проговорил:

— Сподоби, господи, а вечер сей без грека сохрантися нам... Вуди, хмелю, сила твоя на нас, яко же уповахом пьюще на тя! Тако глаголет чревоугодник по шутейному, речению из Часослова. Пейте, братие, да дело разумейте!

Краснобородкин рассмеялся, толкнул локтем в бок Ткачева:

— Правильно, батюшка! Послушаем о деле. Говорите, госполин кипитан. — Господа! Наступил самый благопринтный момент. Все силы красных брошены из фронт, в район город Копала. В Пишнеке осталось всего около сотии штыков. Один сильный удар — и Лишнек падет. Затем мы двинемся на Верный. Зажатый со всех стороп, будет взят в Верный. И тогпа — все Семпречье в наших румках.

Все с восторгом слушали речь Соколовского. Их умиляло, что все будет, как встарь: и царь, и поп, и власть

над землей, и своболная торговля.

— У нас в настве один вопрос не ясен, — сказал Ткачев. — Савтра на молебпе во здравие кого петь многолетее? — Государь ниператор Николай Александрович в плену у большевиков и илкому неведомо жив ли ол? Выло суждение снова просить на престол его брата, веланого киязя Михавла. Опять же невдомек, где великий киязь Михавла? Народу он неизвестен. У нас даже его поотрется не имеется.

Я думаю, господин Соколовский объяснит нам,—

сказал Краснобородкин.

Соколовский растерялся. Он ничего не знал о царе. Но раздумывать не приходилось и, преодолев замешательство, он ответил:

 Мы, батюшка, не ошибемся, если будем петь многолетие дому Романовых. А кто будет царем — Николай

или Михаил, это покажет недалекое будущее.

 Спасибо вам, господин Соколовский, — льстиво улыбнулся Ткачев, — ублажели наши сердца словесами премудрыми, благопристойными. Спаси, господы!

Соколовский смотрел на Мумузу. Тот сидел неподвижно, не притрагиваясь к ветчине, после вина закусывал яблоками. «Что его привело сюда? Будет ли он верен

до конца?»

 Господин Молода, — сказал Соколовский, — сегодия мы с вами говоряли о метом. Пусть ве смущает вас беседа о монархии, о православии. Это — могучая сила воздействии на русский народ. А мы можем достигнуть победы только тогда, когда за пами пойдет варод.

 Я сын дунганского муллы, — ответил Мумуза, — но я — офицер доблестной русской армии. А поэтому я сын России. Об остальном не следует говорить, господин

капитан...

— Итак, по рукам!— заключил Соколовский. — У нас общие цели, мы вместе пойдем к славной победе. А как местное население, киртизы? Благодаренко достал из кармана бумажку.

 Вот, — сказал он, — сокулукский манан Джангарачев прислал грамоту: «Киргизы в вашем благородном деле людьми принять участие не могут, а если вы нуждаетесь в юртах, кошмах, лошадях, то на это мы согласны и поможем с удовольствием».

 Врет Сатаркул, — усмехнулся Краснобородкин. — .... На черта нам нужны его юрты и кошмы? Нам воинская

сила нужна.

 Киргизы — плохие вояки, — презрительно махнул рукой Благодаренко.

— Их большевики купили нашим хлебом. Возьмем

Пишпек, тогда посмотрим, что делать с киргизами.

 Что делать? — оживился все время молчавший Агафонцев. — Загоним их туда, куда Макар телят не гонял.

Добре, Вася! — улыбнулся Благопаренко.

- Нам остается еще один вопрос решить, сказал Краснобородкин, -- нельзя ли вас просить, господин Соколовский, взять команлование войском?
- По-моему, мы давно решили, ответил Соколовский и посмотрел на Галюту. - Видите ли, по роду обстоятельств я могу быть у вас только в роли военного советника, а командующего вы должны избрать из своей среды. Насколько я знаю, на этот пост был рекомендован прапоршик Галюта?

Все посмотрели на Галюту.

Каково будет ваше решение, господин Галюта?

Благодаренко усмехнулся:

 Филипп Фелорович — член партии социалистовреволюционеров, и он обязан полчиниться нашему решению. Галюта обвед взглядом всех, встал и признадся:

 Жинка моя. Наталья, мутила сердие. Но я давно решил: даю согласие! Павел, налей еще по стакану!

 Павно бы так! — с довольной улыбкой подхватил хозяин дома и достал из шкафа новую четверть вина, ко-

торую он берег для этого торжественного случая. - Еще одно замечание, господа, - сказал Соколов-

ский, - завтра на митинге перед народом вы разумеется, не станете раскрывать нашей тайны и будете говорить. как члены крестьянской партии.

Можете быть уверены,— сказал Благодаренко.

- Отлично. Завтра выступаем, и да поможет нам госполь бог!

Амины! — Заключил поп.

Под покровом ночи все вышли из дома Благодаренко с тем; чтобы на утро встать во главе мятежа, который они так долго готовили и для которого так упорно ско-

лачивали преданные им силы.

Тревожной была эта ночь. Со всех сторон к Беловодску из Кара-Балтов и Ново-Троицка, из Сосновки и Белогорки, по всем просслочным дорогам на воскресный базар двигались брички. Под сеном, вместо товаров для продажи, лежали трехлинейные винтовки, берданки, ружья. А многие жители Садового и Беловодска мирно спали в эту ночь, не ведая, какая гроза разразится над пими утром.

Вочером в селе Садовом, в доме секретаря партийной ячейки Карпа Степановича Гайворонского было назначено собрание коммунистов. Гайворонский последине дин был встревожен слухами, которые бродили по селу. Что происходит в домах кульков? О чем они говорят на своих сборищах? Карп Степанович уже не раз пытался проинкнуть в эту тайну, по всякий раз безуспешно.

Как-то встретил его на улице известный на селе хулиган Филька Михальченко и, цыкнув слюной, пригрозил:

— Эй ты, коммуния, берегись! Плачет по тебе ве-

ревка...
Слабые заколебались. Среди сельских коммупистов пачался разброд. В начале года на собрания приходили десятки людей. Собрания стали редкими. И многие и тех, которые раньше хотели вступить в партию коммунистов, теперь отошли в сторопу или стали похаживать на сборища осеров. Всех жетающих прадит на собрание коммунистов раньше грудно было вместить в степах сельской инсоти, теперь для этой цели стала просторной и небольшая хата самого секретаря ячейки. Все это тревожило Карпа Степановича, и он с большим петерпением ожидал наваченного част.

«Плохо мы работаем... Ой, как плохо,— горестпо думал оп. — Кто бы нам головы просветил, правильный путь указал? Да, сегодия падо будет круго поговорить насчет этих «пашим и вашим»: или с нами, или против нас. Довольно птрать в пратки...»

Ганна, убери со стола.

Жена убрала пустые миски и ложки, вытерла стол мокрой тряпкой и уселась около печи за прялку. Завертелось колесо, зажужжало веретено, потянулась из белой

кудели тонкая серебристая нить.

Сколько гомительных вечеров провела она за прядкоб в годы войки! Тяжела была жизнь соддатки. Пришел Кари Степанович с турецкого фронта — повые появлянсь заботы. Пришео он в село весть о революция, в обольшевы-ках, собрай вокруг себя садовскую бедноту, сам стал во стале партийной в чебким, немало положил на это дело труда, нажил себе лютых врагов. Садовские кулаки с ненавистью и залбоб комтрени на Гайкоронского, открыто угрожали ему расправой. Но не отступал от своей целя Ками Степанович. меже повел на больба.

С приездом офицеров, прапорщиков Агафонцева, Гамоты, Благодаренко труднее стало работать — они создали в селе эсеровскую организацию, повели бешеную травлю коммунистов. Похудел и осучулся Кари Степанович и в сою союю дет выплядел ставиком, в русых во-

лосах пробилась первая седина.

Гайворонский сидел за столом, скрестив сухве руки. Негодия пред выполнеть доброзодали морцинальство Сегодия предстояло ему проверить стойкость свою и своих друзей и, может быть, отказаться от дружбы с людьми, которых зана с юность.

В хату вошел Яков Игнатович Хорин, председатель сельского совета, поздоровался и сел на лавку.

Ну, як там в совете, що новенького? — осведомился

Гайворонский.
— А что? — ответил Хорин. — Работаем. Новенького

пока ничего не слышно.

— Добрый у тебя характер, Яков Игнатович.— усмех-

цулся Гайворонский. — Ни о чем не думаешь.

 О чем думать мужику зимой? Вот весна наступит иное дело: будем землю пахать, хлеб сеять.

— До весны ще надо дожить, Яков Игнатович.

Доживем, Карп Степанович, никуда не денемся.
 Пришли Лаврентий Скрыпник, Гордей Пятница, Василий Моторин, Григорий Красинченко. Собралось до десятка сельских коммунистов.

— И это все? — спросил Гайворонский. — Бильше

никто, видно, не явится?

Видно, никто, — ответил Скрыпник. — Открывай собрание. Карп Степанович.

Да що открывать? С кем открывать?

Гайворонский полнер полборолок сукой, «Больше никто не придет... Гле они? Значит там, с эсерами... Ла вот и этот Пятница Горпей, тоже из таких... - попумал он

Словно отвечая на его мысли, Гордей подошел к столу и сел напротив. Глаза его плутовато бегали по сто-

ронам. Он старадся не смотреть на Гайворонского:

 Мы с Васькой спорили. Порещи Кари Степанович. на чьей стороне булет правла.

О чем же вы спорили?

Да я кажу, що нас - селянского люду больше всего на свете, стало быть, мы и есть самые настоящие большевики, а Васька каже: «Ни, мы не большевики, мы коммунисты». А що такое коммунисты? Це не руськое, а хранцузьское слово, и коммунистов у нас на селе нема и николы не буле.

 А як же ты понимаешь кто такие большевики? - Шо понимать? Все ясно. Бильше земли, бильше

хлиба та шоб свобола була на все.

Тогда, по-твоему, и кудак Краснобородкин тоже большевик? - ехидно заметили ему.

- А почему ж не большевик, колы у него явится та-

- кое убежление? Вот это сказанул! — удивился Скрыпник. — Убеж-
- дение! Убедился волк, зарезал овцу хорошее мясо. - А ты сам, Лаврентий, ничего не понимаешь, а потому, колы говорят умные люди, сиди и мовчи,- огрызнулся Пятница.

 Я все понимаю. — вспылил Скрыпник, вскочив с места. — Понимаю и вижу куда гнешь!..

 Ну, куда я гну? — вызывающе посмотрел на него Пятница.

Против коммуны, вот куда!

 Эге! Ты казав сущую правду. А чи найдется хоть один дурень в Садовом, який подал бы свой голос за ком-WAHA5

Я подаю свой голос за коммуну.— сказал Гайво-

ронский. - А ты за кого?

Гордей Пятница что-то хотел сказать, но, посмотрев

на Гайворонского, рассыпался мелким смешком:

 Чудасия. Кари Стецанович, верно слово, комедия! Коммуна — не таке пило, шоб жить в одной жате, спать на одной соломе и шоб булы общие жинки... А мени таке вавсим не наравится! - повысил голос Гордей и. ударив себя в грудь, крикнул. - Я большевик, и я против ком-

мунистов!

— Ты, Гордей Никофорович, не большевик и не коммуняст, прервал его Гайворонский, — им николы не був и, верно, николы не будешь. А потому я думаю так, товарищи, кота и тяжело и мало нас осталось, а Гордея Пятницу надо из партии коммунистоя-большевиков исклю-

Пятница встал, посмотрел вокруг. Все молчали, и в этом молчании он прочитал суровый приговор. Лицо его

скривилось.
— Так вы порешили?

— Так вы порешили:
— Да, так,—ответил Гайворонский. — Иного решения
не булет.

— Добре! Так слухайте вы, що я скажу на прощанье. — В голосе его послышалась угроза. Он вытянул руку и, тквув налыныя другой руки в ладонь, сказал, делая паузу после каждого скова. — Коммуна тоди буде, колы у мене на ладони выогосы вываетств...

Поди прочь! — крикнул Гайворонский. — И боль-

ше николы не заходи до моей хаты!..

Пятница молча надел шапку, накинул пальто и, не прощаясь, вышел, злобио хлопнув дверью.

— Топерь мы можем начать свое собрание, — сказал после некоторого молчания Гайворонский, — Трусы и предатели всегда так роблять. Колы гроза — они в кусты.

- Треба разобраться, Кари Степазович, сказал все время могчавший Григорий Красинченко. — Мабуть, и до меня придет черед уходить, а я скажу; нам, коммунистам, от крестьянства иняк уйти не можно. Мы должны договориться с крестьянской партней революционных социалистов.
- Что ты мелешь, Гришка! Только подумай,— с негодованием прервал его Василий Моторин. С кем дотовориться? С этим кулацким сынком Павлом Благодаренко? Да ты сам зваешь, в Пишпеке эту партию ликвидировали. Их прогнали из Совдена, а они приехали в Садовое народ мутить.

Красниченко посмотрел на Гайворонского:

Ошибся я, Карп Степанович?

Дуже сильно ошибся.

 — А щоб их черти забрали, — махнул рукою Красниченко, — я остаюсь с вами, хлопцы. Наше дело — стоять за белных люпей... Долго еще спорили и шумели в этот вечер в кате Гай-

воронского. На селе уже пели полночные петухи.

— Не тужить, хлощы, — ободрял, друзей Гайворопский. — Мпого их, куркулей, в Садовом, а нас больше. Беднота плае с пами. Веспой у куркулей отберем землю, коммуну организуем, поведем колей единою бороздою... А «коммуна буле! Буде доброе життя хрестьянскому людуі.

Война привела к полному разорению мелких хозяев. У всех — зерию на посев. Тянкие крестьянские думы, как прокормиться до нового урожая, не даваля покол. Члобы покопчить с вуждой и бедой, выход был один — объединить свои силы, создать коммуну. Картина, нарисованная Гайворопским, радовала серпце. Земля плодородна, обильно теплом долгое семиреченское лего, парод трудонобив. Земля будет вспакана, засеяна, даст богатый урожай. — будет положен конен кулацкой кабале.

«Коммуна тоди буде, колы у мене на долони волосья вырастут»... Кто это сказал? Гордей Пятница? Мой старый друг? — спрашивал себя Гайворонский. — Нет, это сказал не Гордей и не мой поуг. Будет коммуна, будет

лучшая счастливая жизны!»

Но все они хорошо понимали — не отдадут землю добром кулаки, хотят они вернуть старые порядки, будет еще битва, булет кровь...

Перед концом собрания Гайворонский сказал:

— Разведайте, хлопим, що задумаля куркули. Чует мое сердце, недоброе задумаля. Узнайте, где у них собървется тайная сходка. А я поеду в Беловодское, до Каренова. Треба панисать в Пишпек. Это я поручаю тебер Яков Игнатович, — обратняся он к Хорицу. — Так и пиш. «В Саловом кулаки мутят, тоеба въесделовать?

Народный судья Карпов, он же секретарь волостной партийной организации, встретил опасения Гайворонско-

го веселой улыбкой.
— Что вы, Карп Степанович! Да где им пойти против

нас? Да мы их шапками закидаем! Вечером Гайворонский вернулся в Садовое. Дома его

ожилал Скрыпник.

 Правда твод, Карп Степанович,— сказал он.—Ест. тайная сходка. В хате у Петра Благодаренко. К нему приехал из Іншпюка младший брат Навел. И еще какието приезжие людк... Говорят, готовят восстание, коммунистов будут бить. — Пидем зараз до Хорина. А что я говорил! На всек

напала куриная слепота! Стыд! Позор!

Председатель сельского совета по-прежнему был в самом добром расположении духа.
— В Пишпек написал, Яков Игнатович? — спросил

Гайворонский.

— Нет, ничего не писал.
— Да як же так? В хате Благодаренко учинили заговор куркули. А ты не знаешь?

Хорин пожал плечами.

Рано утром Гайворонский вновь поехал в Беловод-

ское. Он застал Карпова еще в постели. После бессонной ночи тот долго приходил в себя, ока-

тывая голову ледяной водой. Вытярая пологенцем голову и лицо, он часто мигал красными воспаленными веками.

— Знаю, знаю зачем явился, Карп Степанович, сказал он. — Проворонили мы с тобой, брат. Вот так оскандалились, дальше некуда.

Митинг на базаре назначили, товарищ Карпов.
 Агитацию разводить будет их наибольший эсер.

— Пойдем и мы на митинг, — решительно заявил Карпов, — с беловодскими коммунистами я так и договорился. А твои садовские как? После эсера я выступлю. Мы внаем, что сказать народу, Неправда! Народ поймет....

Избави бог, товарищ Карпов! Лезть к самому черту в пекло! Треба послать телеграмму Иваницыну в Пип-

пек... Да самим тикать, пока время...

— Трусами нас почтут, Карп Степанович. Телеграмму ми пошлем, а сами здесь, на своях постах, стоять будем. Я выйлу на трибуму, а вы стойте в народе. Если уже совсем безвыходно — я дам знак рукой, когда нам крываться. Вот так-то, Карп Степанович... Будет еще борьба, и будем еще сражаться. Пусть заобятся кулаки, пусть. А все равно будет наша победа! На то мы и комwyнисты.

Слова эти придали силы и бодрости Гайворонскому.

Пошли на площадь, хай им грець!

 Пойдем, только разной дорогой,— предложил Карпов.

По главной улице села двигались брички. Около двухатажного дома купца Краснобородинива они сворачивали в сторону базарной площади. Здесь уже было мпоголюдно, люди собирались группами, о чем-то толковали

между собой. Многие сядели на бричках, на грудах сена в клевера. Зимиее солнце шло пизко над горами. Утро было морозщое, туманное. Ветви тополей и верб посеребрял иней, он медленно тавл под скупыми лучами солица. Горы тонули в морозной мгле. Над базаром, каркая, летали вороны. Вокруг трибуны, воздвигнутой в центре площади, волновалась и тудела тысячная топпа.

Кари Степанович хотел пробраться ближе к трябуне, по не мог. Пока все было тихо д мирно. Вокруг себя оп слышал грубоватые шутки вли пустой объденцый разговор, какой всегда можно услышать на базаре. Здесь было много приезжих из окрестики сел и деревень. Садовских оп ставласты не замечать как и односельчане его.

На трябуну поднялся Елагодаренко. Он разражился проклятиями по апресу пипинеских большевиков, обрушился на продразверстку, пытаясь этям привлечь на свою сторону крестьян. Лицо оратора покраснело от на-прижения, он кричал изо всей слид, но как из старался, задине ряды слышать его не могли. Оттуда переспрашивали:

- О чем говорит? Долой Советы?
- Эх, паря, наш Беловодск городом будет!
- Свободная торговля...
- Автономный уезд...
- Гляди-ка. Вот говорит! Землю рост!
- Брехня! Врет эсер, бисова порода!

Голос протеста потонул в реве голосов. И тогда Тавворонский почувствовал себя так, словно он сидел по самую шею в трисине и она вот-вот засосет его с головой. Кричать бесполезно, никто не услыния, пикто не подаст 'руку помощи. Вокрут, скрывая под получијубками ввитовки и обрезы, стоили врати, они давно ждали этого митинга. Миотре поиехали за десятки веост.

Речі оратора совпадала с чувствами и мыслями этк пьодей в, когда Благодаренко кончил, долго еще над площадью катился гул одобрения. Но что это? Гул затих, оборвался чей-то крик. Гайворонский увидел, на грибуну подпялся Карпов. Многие его знали как судью и как человека сильной воли и трезвого ума. Зпали его по всей волости и как коммуниста. Легом оп ездил по деревиям, создавал комитеты бедноты и коммунистические ячейки, всеми помыслами был предан революция, говорал красноречиво, убежденно, с отоньком. Но тенерь, как только по появился на трибуне, раздался отолушительный рев. Карпов бледный, обнажив голову, стоял прямо, упорно смотрел в одну точку.

— Долой!

О-оой! — эхом откликнулись дальние дома.

Пусть говорит!

Давай, Карпов, пачинай!

Карпов протянул руку, потряс шапкой.

 Товарищи! Граждане! Не слушайте изменников и предателей революции. В России — Советская власть. Она победит! Ленин. Вождь всех угнетенных, обездоленных призывает... Мир! Свобода! Земля трудовому народу!

Долой!А-а-а!!!

К трибуне со всех сторон кинулись люди. Охваченные слепой яростью, схватили Карпова за руки, за ноги. В последний раз он успел крикнуть:

Да здравствует...

Ему зажали рот и стащили с трибуны.

Вновь выступил Благодаренко. Говорил он долго и

под конец бросил клич:

 Выходите! Стройтесь в боевые колонны! Вперед, на Пишпем!

Толпа вскопыкиулась, загудела. Все тровулясь от трыбуны. Раздался колокольный кэон... «Вот оно, пачалось. Теперь все... Копець,— решил Гайворопский. Течевнем людей его выносило на край площади, там дома, огороды, сады, только там могло быть спасение.

 Стой! Так это же Гайворопский! — услышал он около себя. Двое загородили ему дорогу, общарили, вы-

вернули карманы. — Куда дел револьвер?

— Нет v меня оружия, хлопцы.

— пет у меня оружия, хлопцы.
 — Молчи, пока я не прибил тебя, гал!..

Пусти его, — сказал другой, — что толку?

Ну тикай, да на глаза не попадайся... Убью!
 Карп Степанович, не помня себя, побежал, скрылся

за домом, перелез изгородь, притаился в саду. «Нет надо на телеграф. Кто же известит? Карпова

схватили».

Огородами и садами он пробрамся к почтою-гелеграфной конторе, забежал со двора. Мятежники еще не пришли сюда. Служащие конторы разбежались, до телеграфист, которого он видел на собрании беловодских коммулистов, сидел у аппарата. — Ванька! Чуешь?.. Передай в Пишпек... Карпова схватили. В Беловодске эсеры подняли бунт, идут на Пишпек... Передавай скорейше...

С улицы уже был слышен топот многих ног. Гайво-

ронский скрылся в салу.

Телеграфист взялся за ключ. Дробно застучал апларат. Телеграфист тороппол. Он съпывал, как застучаля цаяти по ступевъкам крыльца, открылась дверь, мятекники ворвались в помещение, по не оторвал руки от ключа. Ударом приклада его сваляли на пол. А слова оборванной телеграммы долетеля до Пяшписка. Час спустя все коммунисты города уже знали, что произошло в Белюватиска.

Попы новогрожцкой и беловодской церквей в облачения, с хоругвями и иконами, в сопровождения хора певчих вышли на площадь. Начался молебен. Хор пропел миоголегие дому Романовых. На древке, перед взумиенными взорами богомольцев, взвидся портрет рыжебородого курносого царя. Поп Тначев усердно макал кадилом, обдавая толлу трупным запахом ладала. Дякон с посыневшим носом, осипшим простуженным голосом жалобво выл:

Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое!

Старуки сморкались, вытирали слезы. Бородатые мумини с обпаженными головами медленно крестились, мрачно озвраясь вокруг... Пока на площади шел молебен, отряды мятежников захватяля волюстивы учреждения. Галюта верхом на коне метанся по площади, отдави распорижения. Прапорщик Агафонцев, назначенный командиром кавалерийского отряда, собирал своих конников на площади. Кавалеристы серхона когорый раз проверяля оружие, сабли. Из базарного скопища людей вырасталя о войско. По Таписетскому тракту в парных уприжах двигалнос самодельные пушки. Следом валила толпа зевак. Шли отряды вехоты

Миновав село Садовое, мятежники увядели двяжуразведку. Мятежники открыли беспорядочную стрельбу. Краспоармейцы свервули с дороги по полю и вскоре скрылись.

Мятежники залегли на окраине Садового. Короткий зимний день был на исходе. Перед ними раскинулось село Аленсандровское. Галюта отдал приказ занять обо-

DOHV.

В этот день бы схвачен председатель Беловодского Чека Мортиков. Его увели за село и носле зверского истязания спустили труп под лед. Сельских коммунистов хватали и сажали в полвал лома куппа Красноборолкина. Карпова посадили отдельно на втором этаже дома.

Ночью в дом постучались. Краснобородкин зажег фонарь, подошел к двери.

- Кто там?

Это мы. Откройте.

Кто вы? Что вам угодно?
Господин Краснобородкин, откройте, Свом.

- Купец узнал голос Благодаренко.
   Хлопцы требуют выдать им Карпова,— сказал он, как бы извиняясь, когда вошел в сени.
- Я ничего не имею против, ответил Краснобородкин, — только уведите его подальше, летей испугаете.

Хорошо, так и следаем.

Мимо Благодаренко прошли в дом его люди. Не успели Благодаренко и Краснобородкин предпринять еще что либо, как вверху разлались выстрелы. У куппа задрожал в руке фонарь.

 Извините,— сказал Благодаренко,— это они сами. Неужели нельзя было увести хотя бы в сад? ---

брезгливо сказал Краснобородкин.

Благодаренко поднялся на второй этаж. Карпова в комнате уже не было. Благодаренко увидел только лужу крови на полу.

 Мы его выбросили в окно. — пояснил курносый рябой парень, которого Благодаренко видел на заимке за кузнечным мехом. — Когда будем отправлять на луну

остальных, которые в полвале?

- Самовольничать не позволю, в народной армии тоже, должна быть строгая дисциплина. На это будет при-

каз в свое время. А теперь илите по своим местам.

Парень посмотрел на своего начальника и, не ответив ничего, пошел мимо. «Этот бандюга убьет любого, хоть родного отца», - Благодаренко с опаской посмотрел

ему вслел.

Гайворонский до наступления сумерек пролежал в саду, забившись в кучу хвороста. Когда стемнело, он вылез из своего убежища, осмотрелся, прислушался. Вокруг было тихо, только где-то вдали горланили пьяные да лаяли собаки. Темными переулками, окранной Беловодского, Гайворонский пробирался в свое село. Пока сидел в хворосте, он сильно продрог, руки и ноги окоченели, но шел тихо, осторожно, вглялываясь в тьму. Снег предательски громко хрустел пол ногами.

На землю спустился туман. Хаты села утонули в непроглядной мгде. Огни в окнах расплывались бледными пятнами. Гайворонский шел наугад, сбивался с пути; спотыкался, падал, забредал в глубокий снег, снова выходил на дорогу. Но вот под ногами лед. Речка... Теперь почти дома.

По ролному селу он шел с еще большей осторожностью, минуя главную ужицу, по которой пролег Ташкентский тракт. Здесь бродили ночные дозоры.

В полночь он постучался в окно своей хаты. Жена долго не открывала. Прислонившись к раме окна, он сказал глухо:

Ганна, отчини.

Жена распахнула дверь. На Карпа Степановича повеяло теплом родного жилиша и стало тяжело при мысли, что теперь даже в своем доме он не может найти убежища. Ганна оттирала его закоченевшие руки и шептала:

 С обыском приходил Глущенко Павло, спрашивал о тебе, оружие шукалы...

 Я так запрятал, що сам черт не найдет. Дай мне поесть да со мною положи в порогу.

 Кула же пилешь? В сторону Пяшпека.

О боже, убьют там, Кари Степанович...

Не убьют.

Наскоро поев, Гайворонский взял мешочек с хлебом и печеной картошкой, обнял жену на прощанье и скрылся в темноте. Вышел на окраину села, остановился. Вдали за туманом услышал еле уловимый говор. Осторожно приблизился, лег на снег, прислушался. Из разговоров понял, что это передовая позиция мятежников и что кончается она у мельницы Галюты версты три ниже села. Тогда он решил отойти назал, обойти линию фронта.

Туман сгустился еще более. Гайворонский шел по снегу педая широкий круг. На пути встречались арыки. бугры, кусты курая, сугробы. «Когда же этому конец будет? Гле же Галютина мельница?» Было бы небо ясное. по звездам определил бы, но в тумане сбился с пути, нетерял направление.

Так он колесил по снежной степи и набрел на балку с талой родинковой водой. «Откуда тут взялась балка?» недоумевал Гайворовский. Уже перед рассветом, выбившись из сил, он прялег в овражке отдохвуть, собраться с мыслями. Светало. Туман редел. И только теперь Гайворонский увядел, что он не ушел от своего села и трех верст. Всю почь он кружился почти на одном месте. Неподалеку от него оказалась засала мятежников.

Гайворонский вырыл в снегу яму и залег в ней. Он

решил жлать элесь ночи.

Во второй половине дня на восточной стороне села поднялась сильная стрельба. Издали донеслись очереди пулемета. Бой был короткий. Вскоре все снова затихло.

Прискакал верховой, сообщил засаде:

Снимайся! Пошли дальше, на Александровку!
 Мятежники удалились. Теперь Гайворонский мог

приподняться, осмотреться. Село было недалеко, но туда он не мог пойти до наступления темноты.

Вечером он постучался в хату Данилы Домаша, что стояла на краю села. Хозяин хаты с изумлением и тревогой смотрел на него, будто не признавая.

Замерз? — спросил Ломаш.

 Дай погреться, —с трудом проговорил Гайворонский. Губы его онемели, руки и ноги одеревещели. Холод произывал все тело, и казалось, что зябкая дрожь шла изнутри, от самого сердиа.

Помащ подал Карпу Степановичу бутылку с водкой,

и тот прямо из горлышка стал пить.

— Що ты подал? — обиделся он.— Це вода, а не горилка. — Что вы. Кари Степанович.— удивился Домаш.—

настоящая горилка.

Жаркое тепло разлилось по всему телу.

Теперь сам чую, що горилка,— горько усмехнулся

Гайворонский. — Що слышно на селе?

 Обыски роблять, оружие... Тебя шукають, Кари Степанович...

Жена Домаша налила миску борща. Гайворонский ел с аппетитом. Ему стало жарко, даже пот выступил на лбу.

До жинки не ходи,— советовал Домаш.— Твою хату караулять. Як придешь, зараз схватять...

ту караулять. Як придешь, зараз скватять... Гайворонский видел, что у Домаша оставаться ему нельзя. Он поблагодарил за угощение и простился с гостены Садового, пошел по дороге в горы... «Есть одно спасенье — у киргизских тамыров», — решил он.

сенье — у киргизских тамыров», — решил он.

Ночь была ясная, звездная, и Гайворонский без труда
нашел юрту Базаркула. Злобно залаяли исы. На зов Карпа Степановича вышел Базаркул, прогнал собак.

Карп-аке? — удивился он. — Заходи в кибитку.

нез Жена Базаркула постеплиа несколько одеял и дала укрыться. Гайворонский укутался с головой и впервые за двое суток уснул спокойно.

Утром Гайворонский и Базаркул пили горячий, крепко заваренный чай, закусывали боорсоками, грелись около obers

Базаркул пил медленно, задумчиво смотрел на Карпа Степановича, часто вздихал, морщил лоб, покручивал черные усм. В бараньей шубе, обшитой по бортам сатином, в круглой шапке с опушкой, Базаркул казался грузным, неповоротливым. Тяженая дума тяготила его сердис.

— Пай-пай, что будет, Карп-аке? — с грустью говорил он. Что будет? Опять куркуль будет бить киргизов? Ай-ай, ты хороший тамыр, а они хотят убивать Карп-аке? Джаман, совсем джаман..

Нацившись чаю, Базаркул взял камчу.

 Сиди в юрте, Карп-аке, а я поеду в аил. Узнаю, что делают напи киргизы.

Потрасной насим карпазы.

Потя Вазаркула стояла в лощине, неподалеку от дороги. Место было открытое. По дороге сновали туда и стра верховые. Любой из вих мог зайти в морту Базаркула. Гайворонский не хотел, чтобы жена Базаркула подвергала опасности и свою живнь. Радмо к ортой была навалена куча курав. Тайворонский устроял в нем убежище в вест. ден. пролежал там. К вечер уприехал Базаркул, прывез тревожиме вести. Красиме отступают, тысячи митежников вдут на город. К беловодским митежникам присоединались дунганские купцы и кулаки из Алексалдровки. Митежники в обход по горам направил свою каварерию. По всем селам ловят коммунистов, иставают их убивают. Беднога забита. Базаркул говорил с волнением. Голос его дрожал.

А наши киргизы не пойдут против Пишпека, Карпаке. Никогда не пойдут. Большевик дал нам свободу.
 Большевик — наш поут.

Гайворонский переночевал в юрте Базаркула, провел еще один день в курае, а на следующую ночь собрался в путь. Не ходи, тамыр, — просил Базаркул, — у нас никто.

THE VEHICLE

 Нелькя. Базаркул. порога близко. — сказал Гайворонский, - узнают меня и тебя убьют... Я пиду в степь.

 О кулай, плохое время... совсем джаман. — взлыхал Базаркул.

Он лал ему кусок вареного мяса, насыпал в мешок

Бери, ешь, Карп-аке, еще приходи.

Гайворонский выбрал гумно, отлаленное от дорог. От сюда днем хорошо было видно Саловое и поля вокруг.

Три лня лежал на гумне, зарывшись в мякину. На четвертые сутки у него кончились мясо и боорсоки. К тоск-

ливому одиночеству прибавились муки голода.

Вечером четвертого дня он шел домой проведать семью и взять себе хлеба и сала. В переулке в ста шагах от его хаты показались двое. Гайворонский замедлил шаг. Вдруг сзади кто-то нанес ему сильный удар по голове. Гайворонский упал. Его привели в сельсовет, где за столом сидел эсеров-

ский председатель Павло Глушенко.

попался! — злорадствовал Ага-а! Гайворонский

он. — Hv що теперь булет, як думаещь? Что думать, когда я в ваших руках... Сегодня вы

нас, а завтра - мы вас...

 Киньте его по этих собак, в темную! — рассвиренел • Глущенко, он еще надеется, что Советская власть вериется

Дверь открыл Филька Михальченко, приставленный караулить арестованных. Он взглядом смерил Гайворонского с головы до ног, как бы желая прощупать его, и сказал:

Ну, проходи, большевик, в наш дворец.

Когда Гайворонский лежал в снегу рядом с мятежниками и прятался на гумне в поле, он испытывал чувство страха, потому что был один. Но теперь он спокойно, по-хозяйски, переступил порог арестного дома и сказал: - Погано в вашем дворце. Треба хоть трошки нато-

пить печь. Принеси пров. Филька, я сам натоплю.

Ше пожар наробишь, Сили так, — ответил Михаль-

ченко и запер лверь на замок.

В хате было холодно, темно и сыро. Вся мебель была убрана. При свете коптилки Гайворонский увидел своих ирузей — предселателя сельского совета Хорина и Лаврентвя Скрыпника. Они сипели на земляном полу осунувшиеся, обросшие.

Карну Степановичу тоже было не по бритья. И. каза-

лось, за эти лни он постарел лет на песять.

 Ну вот. хлоппы. — сказал Гайворонский, салясь рялом с ними. - теперь мы собрадись все по купы. А ты. Семка, як сюда попал? — спросил Гайворонский, увилев Семена Беспалого, который был человеком тихим, беспартийным. — Неужели и тебя приняли за коммуниста?

 Я сказал Павлу Глушенко: «Самозванный ты председатель. Вот придет настоящая Советская власть, посалят тебя в Чеку, негодяя». Глушенко ударил меня, а я

плюнул в его куланкую харю. Вот и все.

 Гарный ты хлопен. — растроганно сказал Гайворонский, - друзья познаются в беде. Наши товарищи нас оставили, а ты вон какой. Побре, лобре....

На хололной лежанке, закутавшись в тулуп, спал старик. Приполняв голову, он увилел Гайворонского,

— Карп Степанович!.. И тебя схватили куркули?

Лилусь! За що ж воны тебе?

 За сынов посадили. Ты ничего не знаемь, Кари Степанович? — сказал Скрыпник. — Мортикова банциты убили, бросили его тело в Аксуйку. Карпова тоже убили, а потом бросили со второго этажа.

 Убили Карпова! — воскликнул Гайворонский, — поганые каты! Ну, годи, сатанинское племя! Такого человека убить! Качаться вам на виселице, подлое племя...

Загремел замок. Скрипнула, приоткрылась дверь. По-

казалось липо Фильки.

 А вы трошки потише, — сказал он, — не торопитесь на тот свет, бо там в совете еще не порешили, чи расстрелять вас, чи повесить.

Дверь снова закрылась. Дязгнул ржавый замок. Наступила тишина. Вокруг хаты слышались шаги часового. С улины доносились голоса цьяных. Нап селом стоял

неумолчный собачий лай.

Возвращаясь с горных урочиш в сопровожлении лвух конников. Калыр Маметов недалеко от Сосновки перехратил гонца мятежников и отобрал у него пакет. Узнав о восстании. Калыр не мелля ни минуты, направился в Пишпек и поздно ночью явился на нвартиру к Нагибину. Комиссара дома не было. Он ночевал в здании военного комиссариата.

В Пишпеке уже было известно о мятеже кудаков в Беловодске. Город был объявлен на военном положении, вся власть сосредоточилась в руках военного комиссара, Но Нагибин не предпринимал ни одного решения без ведома и согласия Иванипына.

В военном комиссариате Нагибин и Иваницын обсуждали создавшееся положение. В это время в комнату вбежал Маметов и передал пакет. Разорвав его. Нагибин

прочитал:

- «Приказываем Сосновскому военному комиссару объявить вашему селению, что все села на военном положении, мобилизовать всех от 18 до 60 лет, из которых от 18 до 40 лет пойдут в строй, а от 40 до 60 лет поступят в распоряжение коменданта гарнизона селения Сокулуж.

Председатель военного совета — Благодаренко. Главный управляющий армией — Галюта.

Итак, Алексей Ларионыч, началось.

 Началось, Петр Егорович. — после неполгого молчания ответил Иваницын. - Иного выбора нет. Мы должны ответить своей мобилизацией. Все коммунары, рабочие, ремесленники, киргизская белнота...

 Кадыр. — обратился Нагибин к Маметову. — Назначаю тебя командиром кавалерийского эскадрона. Собирай своих людей. Шатилов командует пехотой. Я буду руководить всеми вооруженными силами. Попятно?

Понятно, товариш комиссар, — ответил Маметов.

Руководитель большевиков Пишпека и военком уезда всю ночь сидели над картой, составляя план борьбы против мятежников. Небольшой их город на карте был обозначен маленькой точкой. Но это был советский опорный пункт революнии в Семиречье, и его нало было защищать всеми силами.

Утром 6 декабря Нагибин послал в Беловодское небольшой конный отряд красноармейцев под командованием Сухомясова. Подъехав с отрядом к окраине села, Сухомясов увидел огромные скопища вооруженных мятежников. Вступать с ними в бой было бессмысленно. Командир отряда приказал своим бойцам отступать по направлению к горам. Обходным путем Сухомясов привел свой отряд в Пишпек.

7 декабря в Беловодское была направлена следствен-

ная комиссия. Мятежники обстреляли ее. Комиссия была вынуждена безрезультатно возвратиться обратно.

На следующий день из Пишпека во главе роты стрел-

ков, усиленной пулеметом, выступил Нагибин. Отряд благополучно миновал Военно-Антоновку, Гавриловку, Ново-Тронцк. Утром 9 декабря навстречу Нагибину вышла с хлебом-солью делегация дунган, жителей села Александровки. Почитая старинный русский обычай, Нагибин принял хлеб-соль, поблагодарил за прием и повел отряд дальше. Но за селом, в открытом поле, отряд был внезапно обстрелян. Стреляли из крайних домов Александровки. Развернув своих бойцов в цень. Нагибин открыл ответный огонь. В это время из Беловодского по тракту и по полям, покрытым снегом, пошли в наступление многочисленные толпы мятежников. Они стремились обойти отряд с флангов. Но рыхлый снег затруднял движение. Огонь пулемета вынудил их залечь. С боем пробивая себе дорогу, отстреливаясь на ходу, отряд Нагибина в течение трех дней медленно отступал к Пишпеку и к исходу 12-го декабря закрепился на западной окраине села Военно-Антоновка.

Оборонительный рубеж был избрак удачио. Впереди было ровное, покрытое снегом поле. Опо просматривалось на расстоянии пяти верст до самой Гавриловки, где засели передовые отрядиь мятежников. Вдоль Западной окранив сла протинулась довольно глубокая балка, предгавлившая собой естественный рубеж обороны. По этой балке можно было скрытно от противника перебрасывать силы с одного фланта на другой, что облегчало оборону меньшими силами против превосходящих сил врага.

Нагибин решил удержаться на этом рубеже в ожида-

нии подкрепления.

Из Токмака на помощь отряду выступил взвод краснодомейнев с двумя пулеметами, из Пиппиека прябыл отряд коммунистов-нехотипиев и эскадров кавалерии. В это время мятежники накапливали сплы в райове Гавриловки, готовис к решительному наступлению па Пишпек.

Иваницын предприявл последнюю попытку для предотвращения кровопролития. 13 декабря удалось связаться по прямому проводу с главарем матежа Благодаренко. Тот заявил, что их цель — увичтожение большевистского Совета депутатов. В ответ на предложение вступить в мириые переговоры, Благодаренко выставил также требования, котолом исключили всякую возможность доасеше-вания, котолом исключили всякую возможность доасеше-

ния конфликта мирным путем. Стало очевидно, что военное столкновение неизбежно. Кулацко-эсеровский штаб

вел себя нагло, провокационно.

Связь Пишпека с Ташкентом была прервана. Но в Токмак, Пржевальск и Верный были посланы телеграммы с известнем о мятеже. Так в декабре 1918 года возник западный Семиреченский фронт. Из Беловолского на Пиш-

пек наступало пятитысячное войско мятежников.

Штаб Нагибина находился в крайней избе Военно-Антоновки, около Ташкентского тракта. Рота стредков Шатилова окопалась по склону балки. На фронте протяжением в десять километров залегла релкая цець красноармейцев. На левом фланге лержали оборону Токмакский отряд Дубовицкого с двумя пулеметами и кавалерийский эскадрон Калыра Маметова. На правом фланге залегли цепи добровольцев-коммунаров Пишпека. В пентре роту Шатилова поддерживали крестьяне Военно-Антоновки. Они вооружились кто чем мог — винтовками, обрезами, охотничьими ружьями, пиками и вилами.

Ночью на бугре, за балкой, в тридцати шагах от дороги пулеметчики рыли окоп для станкового пулемета. Эту позицию указал им Нагибин. Отсюда хорошо была видна вся местность. Пулеметом можно было не только прикрыть

дорогу, но и вести фланговый огонь.

Пулеметчики с вечера расчистили снег. Первый слой земли на глубину одной лопаты давался с большим трудом. Долбили киркою. Затем пошла рыхлая, супесчаная земля. Когда окоп был готов, старший пулеметчик сказал: - А теперь прикроем землю снегом. Враг хитрый, а

ты будь хитрее его, не то попадешь на мушку.

В полночь пулеметчики пошли обогреться. В избе, при свете коптилки, над листом бумаги сидел Нагибин. Отдыхайте, ребята, — сказал он вошедшим. — Завтра нас ожидает тяжелая работа. Ну, ничего, выдюжим! Пулеметчики постелили на полу свои шубы и расположились на отдых. Но, несмотря на усталость, им не спа-

лось. Каждый думал об одном, что будет завтра?

Нагибин, низко склонившись над столом, обдумывал предстоящий бой, уточняя и подсчитывая силы. Разведка доносила, что мятежникам удалось угрозами и насильно согнать в свою армию всех крестьян Беловодской волости и прилегающих к нему селений. «Их, должно быть, тясяч пять или шесть, не меньше, - размышлял Нагибин. - Так... А что мы имеем? И сколько стрелков заменяет один пулемет. Это когда как. Если солдат стойко держится...э.

Сила морального духа не укладывалась в пифры. Нагибин встал из-за стола и вслух произнес:

Вылюжим! На то мы — большевики! А они обма-

нули крестьян, на этом далеко не уедень.

Ранний холодный ветерок потянул с востока. Туман рассеялся. Из-за гор медленно всходило багряное солнце.

Из балки и огородов по рыхлому снегу шли в ближайшие избы обогреться и отдохнуть озябшие часовые.

Около избы, гле расположился вітаб, собралась толца крестьян, вооруженных ружьями, вилами и самодельными пиками. Они зорко всматривались в пустынную, покрытую снегом равнину.

В это время к группе крестьян полскакал на взмыленном коне парень. Он был без шапки и, возбужденно размахивая руками, кричал:

Илут, наступают!

Вышел Нагибин.

- Не наводи паники, - строго одернул он молодого разведчика. - Где наступают?

- Вон, вон, посмотрите, товарищ комиссар.

На левом фланге, почти у подножья гор, на белом снегу были видны черные точки. Нагибин посмотрел в бинокль. Разведчик был прав: мятежники толпами, напрямик по снегу, шли в наступление.

Слазь с коня! — приказал комиссар. — Передай по

цепи: приготовиться к бою.

Нагибин сел на коня и, доскакав до левофланговой цепи, обратился к залегшим красноармейцам: Ребята, приготовиться! Держаться крепко! У нас—

пулеметы, у них — берданки... Выдюжим!

Красноармейцы молча смотрели вдаль, сжимая винтовки.

 Без моей команды огня не открывать, — приказал Нагибин. — Жлать огня пулеметов.

Эскадрон Маметова стоял в укрытии. Калыр. — окликнул его Нагибин. — холодно?

- Скоро булет жарко, товариш комиссар, Большая аламан-байга!

Калыр силел верхом на коне, следил за движением противника. Его конники оправляли ремни на полушубках. Кони всхранывали, из ноздрей валил густой нар.

— Ну вот, Кадыр, и ты пошел в гору,— заметил Нагибип. — Сабля наточена? Недаром учил тебя Логвиненко.

— Вот Гавриловка, — указал Маметов на запад. — Там

мой хозяин. Помнишь, товарищ комиссар?
— Как же, помню. Твой хозяин тоже, наверное, идет

в этой своре.

— У-у-у, шайтан! — выругался Кадыр.— Увижу —

голова долой! — Не горячись, Кадыр.

Нагибин поехал к отряду Дубовицкого.

Командир Токмакского отряда решил было вступить в переговоры. Выйдя навстречу мятежникам с белым флагом, он крикнул:

Остановитесь! Предлагаю мирные переговоры.

В ответ послышалась резкая брань и выстрелы. Командир отряда был ранен в руку. Белый флаг унал. Завязалась перестрелка. Красноармейцы ползком оттащили в балку своего командира и наскоро перевязали.

Командовать можешь? — спросил Нагибин.

Могу, ответил Дубовицкий.

 Хорошо, держись, брат. Напрасно ты с белым флагом вышел. С этими бандитами один разговор — огнем.

В тот день, когда Нагибии закрепился на рубеже обороны около Военно-Антоновки, из Верного в Пиппек прибыла областная комиссия по расследованию причии Беловолского мятежа.

Председатель комиссии вошел в кабинет Иваницына с таким видом, будто его появление мигом разрешит все спорные вопросы и положит конец вооруженному конфликту.

— Товарищ Иваницыи, докладывайге, что тут у вас произопло? Почему Благодаренко и другие члены партви социал-революционеров были лишевы депутатских мандатов? Почему вы не сочли своим долгом принять директивы области о слиянии дку партий в ещиму партира

Иваницын насторожился и, в свою очередь, обратился с вопросом:

— С кем имею честь говорить?

 Я Молчанов, председатель областной комиссии, лидер партии социалистов-революционеров Семиреченской области.

Благодарю вас, теперь мне ясно, почему вы задаете такие вопросы.

- Но это не меняет существа дела. Я жду ваших объ-

яспений, товарищ Иваницын.

— А я не считаю себя облаванным давать объясиения, сухо отрезал Иваниции. — О действиях органов уездной власти вы можете получить сведения в Совдене, а враждебные действия против Советской власти ваших единомышленников Благодаренко и Молоды вам, как лидеру партив эсеров, должны быть известны без моих объяснечий.

— Берегитесь, товарищ Иваницыя, вы загеяли опасную игру,— все более горячился Молчанов.— Я протпвник Благодаренко и его мятежных плавов. У нас в области произошло сляяние двух партий. Почему вы не поступния так же?

 Я отстанваю позиции большевиков, позиции Ленина, на которого поднялась гнусная рука эсерки Каплан... Молчанов изменился в лице и проворчал сквозь зубы;

 Товарищ Иваницын, я вынужден констатировать, что причиной кровопролития является ваша порочная

линия поведения.
— О моей линии поведения позаботится моя больше-

вистская партия, и перед ней я буду держать ответ, а вам, товарищ Молчанов, рекомендую заняться теми делами, для которых вы сюда посланы.
— Странный вы человек! Но ведь мы с вами члены

 Странный вы человек! Но ведь мы с вами члень одной партии...

однои партии..

Это не правда.

 Вы не признаете решения областных организаций о слиянии партий?

 Да; не признаю. И категорически отвергаю. Гнилое, соглашательское решение.

Ну, что ж,— смутился Молчанов.— Теперь я вижу,

что нам не удастся договориться.

— Об этом я сказал вначале, — усмехнулся Ивани-

цын. — Лучше попробуйте уговорить предателя революции Благодаренко. Может быть, он вас послушает...

В Совдене Моичанов нашел радушный прием. Швен рассыпался в любезностях перед областным начальством. Он не упусты удобного случан подчеркнуть, что хотя он и является членом партии большевиков, по в вопросе обтопшения и всерам ничег свою сосбую точку звения.

 Наш Алексей Илларионович мягко стелет, да жестко спать, — вздыхал Швец. — Крутого нрава человек. Я сожалею, очень сожалею. Надо было как-то договориться, найти общий язык. Павла Благодаренко можно было оставить на работе в Совдепе, и тогда не было бы этой братоубийственной войны...

 Вы пытались договориться с Благодаренко по прямому проводу? — спросил Молчанов;

Пытались, и не раз пытались, товарищ Молчанов.

— И что же?

 Благодаренко выставляет такие требования, которые Иваницын категорически отвергает.

 Опять ваш Иваницын, поморицился Молчанов.
 Ну, что ж, вдемте на телеграф. Я сам сделаю попытну договорится.

Участие в переговорах с мятежниками, кроме Молчанова, решили принять и другие члены комиссии — Трясии и Богданов. Все они в сопровождении Швеца направились на телеговой.

Взволнованный Керимкул пришел к Иваниныну.

 Алексей; плохо дело... Молчанов хочет договориться с эсерами... Они пошли на телеграф вызывать Благонапенко.

 Миротворцы, — усмехнулся Иваницын, — а ты не волнуйся, Кервикул. Пусть болгают. На этом мы выиграем время. Из Верного к нам уже вдет отрад. Петрова.

На вызов Молчанова Беловодск долго не отвечал, но ватем к аппарату подошел Благодаренко. Молчанов, Трясин и Богданов довольно долго говорили с ним, и было вешено, что комиссия выслет в стан матеживнов.

 Вот видите, — обрадовался Швен, все-таки они соглащаются на мирвые переговоры. Сегодня же едем... Я прикажу снарядить фургон. Выедем с белым флагом. Кому нужна эта братоубийственная война? Неужели нель-

зя договориться мирным путем?

Желапие Швеца вступить с мятежниками в мирные переговоры осуществилось только па утро следующего для. Мятежники весь вечер и всю почь не давали винтного ответа о том, как и где ощи могут встретить парламентеров. Молчанов и его дружи не могут встретить парламенцелей оттягивания переговоров, ощи выяснялись поэднее. Иваницыну оттячка в переговорах была крайне необходима для лучшей оргацизация обороты города.

Парламентеры прибыли в Военно-Антоновку в то самое время, когда командир Токмакского отряда уже сделал неудачную попытку пойти на мирные переговоры с мя-

тежниками.

По улицам села прогромыхал фургов. В нем сидели присти и Молчанов. На фургове был укреилев бедый флаг. Лидер девых эсеров екал на переговоры к левым эсерам. Молчанов был уверен в успехе своего дела. Фургон поехал мимо красноармейских окопов и направился по накатанному гракту.

В стане врага было тяхо. Но когда фургон приблизился к передовым ценям мятежнянков, те открыля по нему беспорядочную стрельбу. Возчик послешно завернуя коней, нещадно хлеща их по крупам. Подскакивая на ухабах, фургон быстро помчался обратно в село, белый флаг полоскался на ветру, как подстрелянная птица. Члещь комяссии с искаженными лицами, смотреля вокруг и ничего не видель. Жімвотный старах обуда их душк.

- Эй, вы, соглашатели! Теперь не разговаривать, а

воевать надо!

Фургон вскоре скрылся за бугром.

— Только голову морочили, болтувы, — выругался

Нагибии.— Приготовиться к бою!

Нагибия стоял у крайней хаты села и наблюдал в бинокль за двяжевием противника. На полнути между Воевно-Автоновокой и Гавриловой появлялись огромиме скошица мятежников. Оня, скоро макопив свои силы в глубокой балке, ввезанию перешли в нассупление. Глубокий
снег замедлял их движевие. Однако они упорно шли вперед. Мятежник шли во весь рост. Уже можно было различить отдельные фигуры врагов. Слышалси нестройный
гул голосов; мятежники криками подбадирявали друг другга. Взявливали пули. Стреляя на ходу, бандаты надвигались.

Красноармейцы молчали, с нетерпением ожидая команды. У некоторых нехватило выдержки, они открыли огонь.

— Кто там стреляет? Прекратить! — приказал Наги-

Мятежники стремились обойти Военно-Антоновку с левого фланга, где держал оборону Дубовицкий.

Пулеметчик, стиснув рукоятку «максима» и прищурив глаз, медленно наводил пулемет на приближающуюся пець.

Передние ряды мятежников были совсем рядом. Их отделяла от красноармейцев последняя сотня саженей.

По врагам Советской власти — огоны! — раздался голос Нагибина.

- Тра-та-та-та-та, - радостно заговорил пулемет.

Ему откликнулся с правого фланга другой, в тот же миг заговорили пулеметы Дубовицкого. По всей цепи разпались гулкие залны выстрелов.

Огневой шквал ошеломил мятежников. Они поспешно

залегли.

В этот момент с левого фланга вырвался эскадрон краспых конников. Сверкая на солнце клинками, они нестись навстречу врагам Внереди, притибаясь к шее коня, скакал Кадыр Маметов. Воодушевленные смелой и дерякой атакой конников красноармейцы подиялись и с конками чуова побежали внерех.

Цени мятежников дрогнули. Их черный вал откатился вазад, в балку. Эскадрон Маметова пронесся, словно шквал, описал широкий полукруг по степи, сея смятение в стане мятежников. Наступление воага было отбито.

Спустя час мятежники снова поднялись в атаку. Но теперь они явно трусили. Их беспельные атаки продолжа-

лись до наступления ночи.

К вечеру в отряд пришла тревожная весть. Конный разведчик доложил комиссару, что мятежники ворвались в город.

Как? — изумился Нагибин.

Они заняли Дунгановку. Бой идет в казармах...

«Отрезаны. Что делать дальше?»—пронеслось в голове Натибина. Оборона Военно-Антоновки терила смысл. Надо было пробиваться на помощь к своим. Натибин приказал собраться всем в селе. Ночью мятежники не вели огня.

Уходите, товарищ комиссар? — спросил один из местных партизан.

Да, уходим, советуем и вам идти с нами.

 Мы идем,— ответил крестьяин,— и наши жены с детьми. Если остаться, беловодские кулаки всех казнят.

Отряд направился в город.

В Дунгановке краспоармейцы Нагибина внезапио наскочны на вражескую засалу. Большая группа кульков-дунган, организованная Молодой открыла отонь. Предательские пули неслись из дворов, с крыш домов. Нагибин изменил направление движения огряда и на угро следующего дня садовыми улицами северной окранны города вышел на соединение с силами, ведущими оборопу Пиппека.

Мятежники торжествовали, предвкушая скорую победу. Накануне того дня, когда Нагибин отражал натиск мятежнівков под Военно-Антоновкой, Галюта приказал прапоріцкіх Агафонцеву во главе конного отряда в траста сабель обойти Пишнек горама, авять Лебедивовку, Ново-Покровку и Дмитриевку, поднять в нях кулацкий мятеж и объединенными слами ударить на Пишнек. С этой целью Благодаренко и затигивал переговоры, чтобы выиграть время.

Атафонцев ночью провел отряд по горным тропам и утром 14 декабря Алаарчинской щелью выехал на равнину. Перед ним в семи верстах раскинулся город с белыми хатами. с рядами оголенных тополей, с зеленым куполом

Серафимовской перкви.

Прапориди знал, что все силы города собраны под Военпо-Антоновкой. Один смелый удар — в город будет в его руках. А Лебединовка, Ново-Покровка в все окружающие села Чуйской долины, как думалось прапорцику, подимутся сами собой. Атафонцев взменял данный ему Галогой приказ в решвл идти в наступление на Пишиек.

Нападения на город с юга никто не ожидал. Все вниманне было обращено на запад. Агафонцев без единого выстрела проскочил мимо военного лазарета, вырвался

на плащадь и с ходу атаковал казарму.

Красноармейцы обедали. Услышая конский гопот и выстрелы, они бросили котелки и побежали к пирамиде с оружием. Но было поздно. Двор заивля мятеживики. Завлзалась короткая перестрелка, перешедшая в рукопашную склатку. Оляв за другим гюбли нраспоармейцы в перавном бою. В каменном здании соседней казармы находилось около ста военнопленных австро-венгров. При первых же выстрелах опи рассевлись по городу.

Отряд Агафонцева занял казармы и из окон каменного зданяя открыл огонь по прядегающим уляцам. К мятежникам приосодинялись повстанцы Дунгановик. Часть города от казармы до пивоваренного завода Иванова на

Ала-Арче оказалась в руках мятежников.

Момент был критический. Достаточно было руководству проявить в это время малодушие, чтобы все дело обороны города пошло праком. Но Иваницын не растерялся. Не упали духом и его друзья.

Неумолчно звонил полевой телефон. Иваницын вызы-

вал учреждения, отдавал приказы.

 Город на осадном положении. Всех коммунистов ко мне. Мобилизовать жителей города, способных носить оружие. Женщины — на помощь мужчинам. Наша задача выбить мятежников из казарм во что бы то ни стало.

Не ожидая приказа, к штабу бежали со всех сторон июди. Командир отряда коммунаров Белобородов выдавал им винтовки, патроны, гранаты.

К Белобородову подошла группа военновленных.

 Товарищ комиссар, я славянин — я славян — Ян Младек, — заявял один из них на ломаном русском языке. — Я не хотел воевать с русскими, ношел плен... А теперь хочу воевать. Хочу оружне!

Оружие? — переспросил Белобородов, · недоверчиво

покосившись на чеха.

 — Я чех, мой друже — словен, второй мой друже мадьяр. Коммунисты. Мы будем защищать совет, — упранивал Малек.

Иваницын, наблюдавший эту сцену, после короткого раздумья сказал: «Выдай им оружие, Белобородов».

Тот окинул взглядом австро-венгров, приказал:

Становитесь в строй!

Мадьяры и чехи быстро пристроились на левом фланге. Ян Младек получил винтовку, прижал ее к сердцу и.

потрясая винтовкой, крикнул:

— Ленип виват!
В штаб к Иваницыну вошел высокий мужчина в коротком полушубке, перетяпутом ремнем, на котором болталась патронная сумка. В руках он держал винтовку.

Где Иваницын? — громко спросил вошедший.

— А-а, товарищ Гришаков! — откликнулся Алексей Илларионович, выйдя из соседней комнаты.— Здравствуй, дружище! Ну, как твои успехи?

— Привел отряд рабочих с завода да партизан из

Георгиевки.

Сколько их у тебя?

 Шестьдесят, Алексей Илларионович. Куда прикажете выступать? Моих ребят учить не надо. Все фронтовики.

 Вот и отлично! — обрадовался Иваницын. — Веди их, Григорий Петрович, в бой за казармы. Там беловодчане засели.

На помощь коммунистам по окраниным уляцам и огородам в одиночку в группами прябывали жителя города. Построив их и выдав оружие, Белобородов объяснил положение и, не теряя времени, повел отряд на штурм казарымы занатой Атафонцевым. В прошлами вазвегчик. осторожный и расчетливый. Белоборолов знал, как дучше полобраться к врагу. Защитники города вскоре преодолели последний квартал и вышли на Казарменную удицу. Из разбитых окон казармы высовывались стволы винтовок. Мятежники вели огонь вслепую.

Белобородов притаился за деревом. Когда стрельба несколько утихля, он стремительно перебежал улипу и замер у кирпичной стены казармы. Затем, изловчившись, бросил в окно гранату. Разладся варыв, послышались кри-

ки и стоны. Братцы, бей галов! Смерть контре! — крикиул Белобородов и швырнул в окно одну за другой еще две гранаты.

Коммунары атаковали казарму. Одни ломали дверь, другие выдирая рамы, лезли в окно. Стрельба утихла, завязалась рукопашная схватка, в ход пошли штыки и приклалы.

Поняв, что игра проиграна, Агафонцев пытался бежать, бросив на произвол сульбы свой отрял. Прапоршик уже миновал пустырь, подбежал к изгороди, взобрался на нее, но в этот момент его настигла меткая пуля. Агафонцев нелецо дернулся и повис на изгороди вниз головой.

Потеряв командира, мятежники бросились к окнам и дверям, выходившим во двор казармы. Образовалась свалка. Оставив своих коней на казарменном дворе, - тут было не до них, -- мятежники в панике бежали в Лунгановку, прятались за дувалами военного лазарета.

Коммунары, преследуя врага, вышли к окраине Дунгановки.

Пуля пробила шапку красноармейца Григория Федосеева. Стреляли из окна ближайшего лома.

Федосеев подкрался к окну и, когда мятежник выстрелил, скватил ствол винтовки и рванул к себе. Но противник оказался сильным и упорным. На помощь Федосееву

пришел Ян Младек. Он ворвался в дом.

В комнате был один дунганин, рослый и свиреный, как барс. Бандит бросил винтовку, выхватил из-за голенища кривой нож и пошел с ним на Младека. Чех загородился штыком. Лунганин проворно метнул нож. Ян пригнулся - нож вонзился в стену. Кошкой бросился враг на Яна и. прижимая его к стене, рукой тянулся за нежом. Но впруг мятежник обмяк и упал. Это подосневший Фепосеев упаром приклада довершил скватку.

Спасибо, друже! — сказал Младек.

— То же и тебе! — ответил Федосеев.— Пошли дальme!

Когда бой кончился и коммунары присели отдохнуть, Ян Младек показал Федосееву три пальца.

— Три, — сказал он, — три бандита капут!

 Правильно, — одобрил Григорий. — Всегда так поступай: ты мне поможещь, я тебя поддержу.

К исходу дня мятежники бежали из корпусов военпого лазарета. Казармы оказались в руках коммунаров. Линия фронта прошла по пустырю, отделяющему город от

Дунганской слободы.

Ночью добровольная сапитарная дружина вышла на уборку трупов. По указанию Иваницыпа, в центре Дубового парка, на той площадие, откуда впервые раздались речи фройтовиков призывавших к революции, дружина рыла братскую могилу.

Перестрелка длилась всю ночь.

В эти тревожные часы отряд Нагибина отходил от Военно-Антоновки. Бойцы спешили на помощь Пишпеку.

Коммунары отстояли город. Но враги не приостановили натиска. На помощь отряду Агафонцева и примкнувшим к мятежу кулакам-дунганам на Пишнек по заспеженным дорогам двигались тысячи других мятежишков.

Иваницын не спал всю ночь. Еще в самом начале мятека командующий Семиреченским фронтом Емелее отдал приказ полку Якова Логвипенко, находящемуся более чем за инъсот верст от Пишпека, немедленно сняться с позначия и направиться к своему городу. И теперь Иваницын высчитывал дин и часы, когда может подоспеть эта подмога. С каждой остановки Логвивеном слал телеграмми: «Держитесь. Идем на помощь. Но Иваницын опаслед, что помощь может придти слишком поздъло. Против небольших революционных отрядов, имевших скумитенности. В подержаться? — думал Иваницын. Над малочисленным гариизоном защитников Пишпека навяска угроза разгрома.

Наутро в штаб доставили листовку, подкивутую мягежниками. Дунганский купец Люлюза Матанью обращался к населевию Папинека: «Прекратите стрельбу, сложите оружие, сдавайте город без боя. Говите пробольшевиков. Всем остальным мы гарантируем жпяры. Да

здравствует свободная торговля!»

— Гм!.. Люлюза! Свободная торговля! — негодовал Нагибин. — Погоди поторгуещь...

Главари мятежа по селам распустили слух, что Советская власть будто бы повсемество свергнута, и только в Пишпеке осталась небольшая кучка большевиков, которые случайно удержались у власти. Кулаки и зсеры гнали крестья в бой под уторозой васствета.

Мятежники накапливали большие силы для штурма праральной части города. Обещанных Срокловским орудий и пулечого еще не было, но из Беловодского сюда доставили самодельные пушки. Эти пушки были установлены на Ключевой улице, в четырех кваюталах от пересло-

вой линии.

Дом Олейниковых в Дунгановке оказался как бы между двух огней. С востока из города сюда летели пули комунаров. С запада біліли мятежники. Днем, когда стрельба немпожко утихла, Настя выглянула па улицу. Влати у Ключевой она увидела толиу подей, устанвальнавающих пушку. Через несколько минут раздался оглушительный выстрел. Пушка вместе с передком от брички, на коттором опа была укреплена, переверидиась и унала стволом в обратную сторону. Мятежники подбежали и вновь поставыли ес.

Настя вбежала в дом.

- Мама, из пушки стреляют...

Где ты была? — с тревогой спросила мать. — Не смей выхолить на улицу.

— Да знаешь ли ты, глуная, что могут они натворицъ? — негодовал отец. — Вася... Вася паш в красных... Хорошо, если соседи ве выдадут. А ты... Нет, ты просто хочещь раньше времени нас, стариков, свести в могилу. Сляд дома и пикуда, повимаешь, нихуда ви шагуд.

Отец закрыл все окна, запер ворота и калитку. Когда огонь усилился, он приказал жене и дочери спуститься в погреб. А сам остался в доме, лежал на полу, глядел в

потолок. Дума о сыне не давала старику покоя.

.

Овцы Андрея Еременко остались без пастуха.

В тот же день, когда Кадыр ушел в Пишпек, Еременко подседлал коня и поехал к Сатарбеку в урочище Джаламыш. Хозяни угостил Апдрен жирным бешбармаком, уложил спать, а на утро подарил ему своего пастуха Джапара. У молодого батрака, как и у Кадкра, родители умерли от голода. Передавая этот живой подарок, Сатарбек сказал:

— Для друга не пожалею не только раба, но даже лучшего скакуна. Таков обычай наших предков. Если Джапар провинится, бей его, хоть убей до смерти, ибо

мой раб — твой раб.

 Правда, правда, брат мой, — радостно подхватил Еременко. — В нашем священном писании сказано: «Рабы

да повинуются господам своим».

Джанар, кутавсь в лохмотъв, сидел около юрты, низко опустив голову. Он пошля, что провеходит, в его сердце скималось от страха. Из юрты Сатарбека вышел новый хозини. Его нос с горбинкой напоминал Джанару кляв коршуна, готового ринуться на добачу.

— Как зовут джигита?

— Джапар, — ответил Сатарбек.

 Джапарка, — приказал Андрей. — Айда, пошел, пошел! Довольно бездельничать. У меня работать будешь, клеб есть будешь.

Джапар со страхом посмотрел на Сатарбека. Тот, су-

рово сдвинув брови, крикнул:
— Кет! Пошел, пошел вон!

— готт пошел, пошел золи Ерменко ехал верхом на коне, а Джапар бежал по дороге, отлядываясь на родные горы, на землю авла, где услуги вечным спом его отец и мать. Слезы засеглали , глаза. Он спотыкался, падал от изнеможения и тогда слышая пат собой окрик.

- Пошел, пошел бегом, собака!

Джапар покорился своей горькой участи. Он усердно пас хозяйских овеп, а вечером так же, как и Калыр, са-

дился у хозяйского порога, ожидая подачки.

Год спустя Сатарбек, проезжая улицей Гавриловки, решви навестить друга. Андрей, увидев тучную фигуру Сатарбека, скватил повырыя его конк, подцержая стремя, помог спуститься ему на землю. Вскоре друзья сидели за столом. Андрей наливал в пиалу крепкий настой китайского чая.

Господи, боже мой! Такая радость! Такая радость!
 Не знаю, чем и потчевать дорогого гостя. Может быть, наливочки, курятинки, утиного мяса? Я сейчас прикажу за-

рубить...

 Как Джапар? Хорошо пасет овец? — осведомился Сатарбек.

 Пасет. Хорошо пасет. Спасибо, дорогой брат. Если бы не твое благодеяние, где бы мне найти такого чабана.

А как идут наши дела в Пишпеке?

— Слава аллаху! — ответил Сатарбек.— Благодаренко говорил: в первое воскресенье после пятницы большеви-

— Дай бог, дай бог, — ликовал Еременко.— Я день и ночь провожу в молитее. Да ниспоилает господь свою благодать и да покарает врагов наших. А ты не слыхал, сстатрбем, этот негодяй Кадырка, говорят, спова проехал на Джаламыш. Горами прократся, ночью, как шкака... — Кто? Кедыр? Тооб бетлый пастух? — учивялся

— Кто? Кадыр? Твой беглый пастух? — удивился Сатарбек.— Я не знаю. Раб взбесился — будет бить хо-

— Да, да,— заволновался тот.— Мои люди передава-

 да, да,— заволновался тот.— мои люди передавани: киргизов мутит, против нас подымает.

— А-а... Проклятье на его голову! — рассвиренея Сатарбек. — Я прикажу своим джигитам поймать этого шайтана.

Встревоженный известием, Сатарбек, не стал ждать утиной поджарки, простился с хозянном и направился в горы. На путя к урочищу Джаламыш Сатарбека астретила группа всадвиков. Тот хотел молча проехать мимо, по его остановыя джинтик.

- Куда держишь путь, Сатарбек? - спросил его мо-

лодой джигит. — Призывать народ на войну?

Манап не знал, как ответить на эту дерзость. Он привым к покорности людей всего рода, и смелость джинтия его смуткла. Не говоря ни слова, Сатарбек свернул в сторону. Он повимал, что здесь, в степи, один против грунпы враждебно настроенных людей, он должен молчать.

 Подожди, старая собака! — крикнул ему джигит. —
 Будет и с тобой расправа! Слышишь? Киргизы никогда не пойдут против Пишпека. Большевики — наши братья! Саталбек, не отядываясь, скакал по дороге в горы.

Вслед ему неслись крики, улюлюканье и свист.

В юрте, где остановился Кадыр на почлег, не горел веселый огонь костра и в котле пе варилась баранина. Сода пришли бедпики авла. Опи голодали, по ради Кадыра старая Джумагуль пензвество откуда достала две лепеник и пломя их на межие кусочки, предлагала. - Ешьте, ешьте, дети мои. Сегодня поедим, а завтра,

что аллах пошлет.

Люди сидели в темноте прижавшись друг к другу. Братья мои, — говорил Кадыр, — хорошие люди в Пишпеке пришли к власти. Это русские рабочие, солдаты. Они говорят, что мы, пастухи - их братья, и призывают пойти вместе против русских богачей и против шакалов - манапов, воевать за свободу.

До глубокой ночи рассказывал Кадыр, а пастухи с изумлением слушали его. Ведь Сатарбек говорил другое:

он всех русских называл врагами.

Не верьте Сатарбеку, братья мои, — говорил Ка-

дыр, - он враг вам и он кочет предать наш народ.

Из темноты юрты послышался взволнованный голос: Мы верим тебе, Кадыр. Передай своему большому начальнику: мы голодны, но пусть дадут нам оружие, и мы пойдем воевать за новую власть.

Днем Кадыр лежал в юрте старой Джумагуль, ожидая наступления темноты. Он рассчитывал этой ночью незаметно покинуть аил и горной тропой пробратья в соседнее урочище.

Из-за бугра показалась группа всадников.

Кадыр, спасайся! Джигиты Сатарбека, — крикнула

Кадыр вскочил с постели, бросился к шубе, где лежал револьвер. Но было поздно. На него навалились три джигита, скрутили ему руки, связали ноги. . Избитый Кадыр лежал на земле. Сидя на коне, Сатар-

бек, взвизгивая, кричал:

— Шайтан! Проклятый капыр! Ты опоганил законы

аллаха, ты продал свою душу нечистому! Нет, кровожадный Сатарбек, — ответил,

себя, Кадыр. - Это ты изменник народа, ты влодей. Ты можешь убить меня, но киргизский народ будет жить, он уничтожит тебя, подлый манап! Ведите его! — в бешенстве кричал Сатарбек. — В

Сокулук! Бросьте это поганое тело собакам на растер-

Когда Кадыра схватили, пастухи были в горах с отарами овец. Однако его призывы летели на крыльях ветра, поднимая людей на борьбу за Советскую власть. Остановить эту весть не могли никакие силы.

Пленного привезли в Пишпек, в штаб мятежников на Ключевой улице. За столом сидели Соколовский и Молода. Кадыр стоял без шапки, со связанными за спиной руками.

Фамилия? — спросил Соколовский.

Кадыр молчал.

 Красный агитатор, — ответил Петр Полосюк, который привез Кадыра. — поднимал против нас киргизов.

Молода полошел к Маметову, пришурившись и пристально посмотрев на пленного, размахулся и ударил его кулаком по лицу. Кадыр зашатался и прислонился к стене. — Говори, кто ты?

 Кочкорбаев? Игемберднев? — допрашивал Молода. Нет. — ответил Полосюк. — Игемберлиева я знаю.

Это пругой.

- Киргизы-большевики все у нас на учете, - сказал Соколовский. - Что же ты молчишь? Или не умеешь говорить по-русски?

 Поговорите с ним.— заключил Соколовский и вышел из комнаты. Полосюк взялся за свое привычное лело. Он ударом кулака повалил Калыра на пол и сам же

полнял его. А ну, держись, бисова порода!.. Не ще цветики!

Глаза рыжего Полосюка горели от возбуждения. Перел ним стоял обезвреженный, но сильный враг. Калыр с ненавистью смотрел на палача, сурово слвицув брови. Тот узловатыми длинными пальцами нацелился в глаза Калыру, словно намереваясь их проткнуть.

Калыр невольно закрыл глаза.

- Народ против нас возмущаешь! Мало вас, собак, били в позапрошлом голу... Говори, зачем ты ехал из

Пишпека на Джаламыш?

Полосюк с побледневшим от злобы лицом полошел вплотную к Кадыру. Кадыр внезапно пригнулся и ударил головой в грудь палача. Тот упал на пол. Полосюк, однако, поднялся и снова бросился на Кадыра, схватил за горло, повалил на пол и в исступлении стал избивать. Окровавленного Кадыра поставили на пол. Полосюк вынул кинжал и обратился к стоявшему здесь солдату Шафуру Люшизе.

— Подержи-ка его. Я вырежу этой собаке язык. Все

равно он им не владеет.

Кадыр темный от ненависти, прислонился к стене. Ноги подкашивались, но он только застонал, когда Полосюк острым кинжалом вычертил на его щеке кровавый рубен.

Люшиза отшатнулся, у него закружилась голова. Не помня себя, оп бросился из комнаты и побежал по темной улице. У казармы слышались редкие выстрелы. Мятежники готовились к новому наступлению.

Люшиза стоял перед столом военного комиссара, переминаясь с ноги на ногу. Он был бледен, губы его подер-

Нагибин встал из-за стола и сурово посмотрел на неребежчика.

 — Если говоришь правду — помилуем, соврещь — к лувалу поставим.

дувалу поставим.
— Постой, Егорыч,— остановил его Иваницын.— Так скажи, голубчик, кроме Мумузы Мололы, кто ене был?

— Русский... офицер,— ответил Люшиза.— А еще Полосюк... Рыжий такой... Много людей убивал.

А как звать того киргиза, которого пытали?

— Он не сказал.

Иваницын и Нагибин переглянулись.

— Маметов?

Не может быть!

Хорошо. Зачем ты перебежал к нам?

 — Я работал... Я батрак Люлюзы Матанью. Он меня веевать заставил.

 А-а, Люлюза? Хитрая бестия,— заметил Иваницын.— В Мекку ходил, на черный камень молился.

— Люлюза — элой старик!., Я не хотел воевать. Я буду коммунист. Все наши бедные за большевиков. — Хорошо — превъвл его Иванияни. — Об этом после

поговорим. Кто вчера стрелял? Сильные взрывы были... Люцика оживился.

пошиза ох

Пушка.Пушка? Откуда они взяли пушку?

— пушкат откуда они взяли пушку:
— Такое дерево, нотем — дыра,— ноказал Шафур руками.— Порох, камни... потом: бах, бах!

Пушка из дерева! — рассмеялся Нагибин.

 Сколько людей в Дунгановке? — спросил Иваницын. — Что они собираются делать?

 Много, товарищ комиссар... Говорят, завтра всех большевиков вот так,— Люшиза провел нальцем по горлу.

 Так-так... Готовятся, значит? Уведите его,— приказал Иваницын красноармейцам, стоявшим у двери.

 У них деревянные пушки, а у нас есть настоящие, чугунные,— сказая Нагибин. Где? — удивился Иваницын.

— На могиле Терентьева. Как мы раньше не догадались?

 Верно. Давай-ка распорядись перевезти их к казарме.

После допроса Люшияў отпуствия. Шафур Люшкая отправиля на базар. Оп реших найтя Месыра Шешанло, поведать ему свон горькие думы. Около харчевия, где по своему обыкновевкію старый мастер чина разбатуто посреду, его не оказалось. Шешанло в эти тревожими при не выходял из своей землинки. Сквозь окня, заклееними пераментом, в землянку проникал тусклый свет. Месыр сидел на кане. Перед ним стояла старая чаша, искуслю собранная из мелких куссчков. Женевные скобика, как китайские нерогляфы, украсили ее бока замысловатым висучком.

Сухощавый, с желтым, нак пергамент ляцем, Мескар садем пенодавжно. Узкен глаза его были пезальны. Вреседая пенодавжно, Узкен глаза его были пезальны. Временами оп посматривал на Люшкау, и тогда в его зраж-ках собеседник выдел отоль еще не потаспей жизвия. Лидо Месыра, взрезанное морщинами вдоль и поперек, было
ках земля, высупшеная налидими лучами солните.

— Шафур,— говорял он, теребя редкую седую бороду,— жизды нашего народа, как эта разбитая чаша. Ты молод, и ты не помяниь того времени, когда наши отцы бежали вз Китая. Это было время жестокой войны. Слицком сильны и могучи были наши врати... Нас разбили, Мы перешли границу и стаяп подцанными безого дара. Мы искали счастья! Но кто может найги счастье на чужбине? Шафур, и старый человек, все жизнь ставлю закленци на разбитую посуду. Но разве старая чаша заменят новую?

Шешанло опустил голову, глубоко задумался.

Скажи, что делать мне, мудрый Месыр?

— Что делать? — переспросил старик. — Разбей старую чапу, Шафур. Ты молод и силен. К нам в Семпречьприпли повые люди... И стар, и тускнеет мой разум, по чует мое сердце... И слышал рассказ о Ленине. Народ говорит, он — защитник всех бедных людей. Наверное, это и есть та правда, которую искал наш бедный парод...

Люшиза вскочил с капа и, обнимая Месыра, воскликнул:
— Я понял тебя, мудрый Месыр! Я понял все... Теперь хорошо знаю, что мне делать!

Что же ты будещь делать. Шафур?

- Я илу в Красную Армию, мой учитель... Буду сра-

жаться за счастье дунганского народа!

 Или, сынок, или, благословляю тебя. Покажи, что дунгане — честный народ, трудовой народ, храбрый народ. У казармы вновь разгорадся удичный бой. Пулемет-

чики катили своего «максима» по Саловой улице к воейному лазарету.

Старший пулеметчик в ватной, перетянутой ремнем телогрейке, с огромным «Смит-и-Вессоном» на боку, с красной лентой на групи, оживленно говорил своему помощнику Макешу:

 Боятся они нашего «максима», как черти далана. Вот выйлем, прочешем удину, а потом перекур спедаем,

Посмотрим, как им понравится наша закуска.

Пулеметчики за пувалами и садами пробрадись к левому флангу, быстро развернули пулемет и залегли: По улице, озираясь, изредка проходили мятежники. Но вот из-за угла показадся целый отряд, направляющийся огневой позиции. Пулеметчики дали длинную очередь. Мятежники бросились в разные стороны, некоторые остались на месте. Пулеметчики держали под обстрелом улицу до тех пор, пока оставались патроны. Движение мятежников на этом участке было нарушено. Пуля ударилась о щит пулемета, другая взвизгнула

нал головой.

 Ползком, назад, — приказал пулеметчик. Бойцы отполэли в сторону. Вдруг Макеш вскрикнул.

- Что, Макеш?

Ой, грудь, простонал он.

Ребята, помогите...

Два пулеметчика взяли на руки Макеша и понесли, укрываясь за дувалом.

Макеш лежал у дувала, устремив потухающий взор в ясное, голубое небо. Над Киргизским Ала-Тоо висели легкие перистые облака. Он видел их в последний раз.

 Ваня. — тихо сказал Макеш. — передай Иваницы. ну.... Макеш воевал, как большевик...

У могилы городского головы Терентьева были врыты в землю четыре чугунные пушки. Коммунары откопали одну из них и на двух парах волов повезли к казарме. укрепили на бревнах, заменивших лафет. Ян Младек взял на себя роль пушкаря. Он заложил в ствол заряд порожа и камни. Забил ствод пыжами и прочистил запал. На вечерней заре, в ясном морозном воздухе, пушка рявкнула так оглушительно, что могло показаться. лопичло и раскололось небо.

Пушка от толчка упала.

Пали!.. Давай еще!.. — кричали красноармейны

пушкарю. — Дюже красиво получается!

 Праку нема\*, — ответил Младек. — Мало праку! Выстрел не причинил мятежникам вреда, но заставил их отложить наступление. Они решили, что красные успели подтянуть свои силы с фронта. Однако на следующий день мятежники дознались, какая артилдерия пришла на помощь коммунарам, и снова усилили нажим на защитников Пишпека. Наседали на казармы и на прилегающие удицы, но залны винтовок и огонь трех пулеметов отгоняли их на старые позиции.

На исходе дня противник, собрав все свои силы, давиной бросился на казармы. Их встретил дружный огонь винтовок и пулеметов. В морозном вечернем воздухе вновь прогремел гулкий выстрел старинной пушки. Мятежники, не выдержав огня коммунаров, снова отступили.

Утом следующего дня мятежники вновь завязали

перестрелку, готовясь к атаке.

Запасы пороха и других боеприпасов подходили к конпу. Нагибин приказал больше не тратить пороха на древнее пугало. Нагибина, как и Иваницына, не покидала одна мысль: скоро ди подоспеет помощь? Ряды коммунаров редели. Погибли красноармейцы Курочкин, Маслаков. Дергач. Федосеев и многие другие.

Красноармейцы роты Шатилова задержали перебежчика. Низкорослый, курносый, веснущчатый парень испуганно косился белесыми глазами на штыки красноармейцев. Его приведи в штаб. Нагибин подробно расспросил

его о положении в стане мятежников.

- Как перед богом клянусь, что не вру, товариш комиссар. Многие мужики бегут, не хотят воевать.

 Бегут, говоришь? — оживился Нагибин. — Воевать не хотят? Это хорошо. А почему бегут?

- Известно почему: «Мы, говорят, мобилизованные не по своей воле. Нехай кулаки воюют, коли им это налобно. Нам не воевать, а землю пахать»,

 <sup>«</sup>Праку нема» — порока нету. 18-410

А еще что говорят?

— Всякое... Убитых повезии домой, а там бабы увыди, подвяди вой. Ну, какря тут может быть зобила, если бабы кричат, над своими мужьями причитают? Тут, погожалуй, гозарищ комиссар, у самого сатаны душа перевернегои. А главное мужики думают: возымем Пипппек, а дальше чого Идти на Верный? На Ташкент? На всю Расею? На кой ляд! Что нам земли не хватает?. Эвон ее сколько!.

Парень умолк, ожидая новых вопросов. Нагибин внимательно посмотрел ему в глаза.

А ты из этих самых? Добровольнев?

— А ты из этих самых г дооровольцев
 — Заставили, товарищ комиссар...

— Не врешь?

 Ей-богу, товарищ комиссар! Я вот взял и убежал к вам... Потому, знаю, вы за бедноту стоите, а я вечный бедняк. Как перед богом...

— Ну, хорошо,— прервал его Нагибин. — Останешься у нас. Обратно мы тебя не пустим. Да скажи, сколько

их теперь осталось?

 Трудно счесть. Пожалуй, так тыщи две, а может быть, и три наберется.
 Хорошо, ступай. Да помни: обратно нет холу. Если

жизнь дорога, покажи на деле, что ты наш.

 Буду служить по гроб, товарищ комиссар!
 Показания перебежчика вскоре подтвердились. Атаки мятежников стали менее яростными. Можно было уже не спеша поолумать каждый шаг дальнейшей обороны.

В партизанский штаб села Георгиевки явились трое в полущубках и валенках. По их обветренным лицам было виню, что они проехали немало верст по горам Курлая.

видно, что они проехали немало верст по горам Курдая.

— Где комиссар Акименко? — спросил один из них, высокий мужик с рыжей бородой, снимая шапку.

— Я — комиссар Акименко, — встал им навстречу Де-

нис. — А що вам треба?

- Мы мирная делегация, посланы к вам от горных селений Курдай-Павловки, Архангельского в Горно-Никольского.
- Що таке «мирная» делегация,— с усмешкой подчеркнул Акименко,— и кто вас послал вести дипломатические переговоры?
- Нас послали мужики и дали такой наказ: договориться с большевиками и послать мирную делегацию к беловодчанам, чтобы эря не лить братскую кровь.

 Добре, добре... А кто первый поднял оружие и начал проливать братскую кровь, большеники чи беловодчане?

— Не знаем.

 Не знасте? — Це дуже погано, колы не знасте... Теперь я бачу, яка ваша мирная делегация...

Акименко подошел ближе, подмигнул стоявшим вокруг своим партизанам и, выхватив из кармана кольт, крикнул:

Руки вверх!

Делегаты подняли руки, но старший из них сказал:

Вы нарушаете правило... Мы — делегаты.

— Для меня есть одно правило — бить куркулей. А це що таке? — добавил он, вынимая из кармана мирного делегата револьвер. — Колы вы мирная делегация, так на якого биса вам оружие?

У всех троих оказались в карманах револьверы. Аки-

менко решил:

 Вы арестованы. Поедете в Пишпек до Чеки и будете там вести мирные переговоры. Ведите их, клопцы!

Во главе отряда георгиевских партизан в этот же день Акименко выехал в горные селения.

В селе Архангельском около сельсовета Акименко созвал жителей и лержал такую речь:

- Граждане! Мы посылали до вас грамоту, щоб слали вы своих добровольцев на помощь Пишпеку против беловодчан, а такие хлеба для голодающих... А що вы? Послали мирную делегацию, щоб не воевать против беловолчан.
- Мы ни с кем не хотим воевать, ответил из толпы мужик средних лет. — Мы не будем воевать против Инпинека и не будем воевать против беловодчан. Это нас не касаемо.
- Не хотите воевать? переспросил Акименко. Тоди слухайте мой приказ: сдать все оружие, у кого що имеется, вот сюда, в сельраду. Колы воевать не хотите, оружие вам не треба.

Сбор оружия по селу прошел без споров и стычек. Когда все винтовки и ружья лежали в бричках, Акименко сказал председателю сельского совета:

 А теперь объявить всем сельчанам. Ваше село обязано доставить в Пишиек три тысячи пудов хлеба, щоб накормить голодных. А когда Советская влада будет богатой, вы получите за хлеб чи деньгами, чи товарами. Изъятие оружия и реквизацию хлеба Акименко провел и по остальным горным селениям и три дня спустя

возвращался в Георгиевское.

— Десять тасага пудов хатеба, — говорял он, — це славный подарок Ппипнеку, щоб кормить голодных. Хай знають наши товаринци в городе, що есть на селе людя, якие горою стоять за Советскую владу. Будем воевать до смерти с подлами куркулями;

А из горных селений — Курдай-Павловки, Никольского, Архангельского — по дорогам в Пишпек ехали обозы

с пшеницей.

19 декабря в Пишиек прябыл из Верного партизанский отряд Алексея Петрова. Защитники города встрети и его с ликованием. Но радость эта была преждевременной. Отряд расположился в Карагачевой роще и в бой не вступил. А начтро толпы партизан при полном вооружении вышли на базарную площадь.

Нагибин вызвал командира отряда в военный компссариат. Петров, широкоплечий п ловкий в движениях, с маленькой, как у птицы, головой развязно вошел в кабинет. В компате запахлю винным перегаром.

— А ну, говори, что это значит? — обратился к нему

Нагибиц. — Торговать пришли или воевать?

— Устали от боев... Отдыхаем,— ответил Петров, хитро сощурив зеленые глаза... — Так и на митицге порешили — отдохнуть. — Не отдят, а прина дарожка! — с. негодованием

— Не отряд, а пъяная лавочка! — с негодованием прервал его Нагибин. — Что это за отряд у тебя? Какая

там шпана шумит?

— Я бы попросил не горячиться, товарищ комиссар, невозмутимо ответил Петров. — Мы равные люди. Ты командир, я — тоже командир.

 Много болтаешь, паря! — крикнул Нагибин. — Ты мне толком объясни: что у тебя за отряд и что за люди?

Почему нам помочь не хотят? Петров усмехнулся и, закуривая самокрутку, сказал

небрежно: — А как мы в бой пойдем? — говорят они. — В своих

— A как мы в оон повдем: — говорыт они. — В своих жен, в отцов и матерей стрелять будем? Вот на митинге и решили — не воевать. А я ничего сделать не могу. Их воля — их закон.

Отобрать оружие у зачинщиков!

 Не могу! — ухмыльнулся Петров. — Оружие не дают. Оно, говорят, еще пригодится. Вот оно что! Это для чего же пригодится? — горячился Нагибин. — В напи спины стрелять? Не на то им дано оружие, чтобы революцию взрывать изнутри. Мы их, сукиных сынов, проучим!

— Ничего не выйдет, товарищ комиссар,— возразил Петров. — Если дело круго повернуть — потасовка начиется.

 Вот свалились на мою голову, — вышел из себя Нагибин. — Если так, убирайтесь все к чертовой бабушке.
 Без вас управимся!

 Вот и хорошо! — воскликнул Петров. — А мы посмотрим, как это без нас вы будете управляться...

Петров вышел из штаба и паправился к своему отраду. Пока в отряде Петрова шли бурные митипи, в ставврага уже знали о прибытии в город сильного подкрепления. Мятежники снова отложили свое паступление и стояли на заильтой позиция, готовясь к обродие.

А партизаны Петрова плядись по городу, пізниствовали. По вечерам на улицах Пишпека были слышны их разгульных песпи. Отряд Петрова был той силой, которая в самый критический момент могла ударить пожом в спину.

До поздней ночи Иваницын, Нагибин и Керимкул облумывали план обороны города.

— Петров что-то замишляет, — сказал Нагибип. — Не верю я этому бандлоге. Посмотри, Ларионыч, какую опзанил позицию... Карагачевая роща. Галюта из Дуптаповки, оп.—на Карагачей. Отрежет от нас. Дебедивому, и тогда мив в капкане. Куда бежать? Только к горам, по чистому полю. И тут пам копера.

Если Петров ударит, отступать можно только в го-

ры, — сказал Керимкул. — Как думаешь, Алексей?

Иваницын глубоко задумался. Лоб его избороздили морщины.

 Отступать нам, братцы, некуда, — решительно заввил он. — Уж если умереть доведется, так здесь, в упичном бою. А побежим в поле, они перебыот нас поодиночке. Будем драться за каждую улицу, за каждый дом, пока кватит сплы....

Ночь была светлая, морозная. Луна вышла на самую номенно безоблачного неба, ярко осветила улицы, дома. Вдали видненись острые аубцы горных вершин. На спекных склонах сияли отблески холодного лунного света. Под ногами часовых спес скрипет так, словно сотпи стекольщиков резала адмазами стекло. Над пустой базарной площадью пронесся тоскливый собачий вой. Тяжелая, долгая ночь...

## w

С того дня, когда эсеры и кулаки подняли мятеж, и в Пишпеке вся власть перешла в руки военного комиссара уезда, председатель Совдепа Швец отошел на втовой план.

Выезжая с белым флагом для мирпых переговоров с митеживиками, Швец предполагал, что ему удастся както повляять на ход событий, уговорить эсеров, примирить враждующие стороны. Но когда попытка примирения провалилась, Швец пал духом и со все парастающей тревогой ожийдал развязки событий, происходивших в Пиппеке. Подавленный всем происходищим, он большую часть времени проводил теперь дома, в одиночестве, не принимая никого. В один из таких дней Григорий Швец сидел за столом в лужая порыкую иму.

Распахнулась дверь, и в кабинет председателя вошел детипа крепкого сложения в полушубке, с маузером на боку. Он мутным взглядом окинул комнату, слегка пошатываесь полошел к столу. Это был Алексей Петоов.

После очередной стычки с Нагибиным командир Вернеиского отряда, видимо, еще выпил и теперь был в состоянии бешенства.

Ты... председатель? Чего сидинь? Куда смотринь?
 Товарищ Петров, успокойтесь! Садитесь. Мы все

уладим. По-хорошему, как друзкя.

— Мы, семмреки, крестьянский пародь. А тут всякие комиссары: Иваницыи, Нагибин... Каторжане проклятые! За что кровь проливаем? Мы думали тут за парод воевать, а выходит, в своих же отнов и матерей стрелять? Плевал я па таких начальников. Я сам себе начальник!

Товарищ Петров, послушай меня: Нагибин тоже

семирек, батрак...

— Замолчи, чертова кочерыжка! — Петров стукну, кулаком по столу. Швец, побледнев, сидел неподвижно, не смея пошевелять пальцем. — Если ты председатель Советской власти — убери Нагибина. Меня, красного партвана, оскобрать?! Я вам покажу, сумины леги!

Неизвестно, чем закончилась бы эта встреча, если бы Швецу неожиданно не помогли друзья и собутыльники

Петрова. Несколько его партизан ввалились в кабинет. и один из них, парень саженного роста, пьяно заорал:

 Алексей!.. Из Моллавановки бочонок вина привезли. Гармонь... Левки...

Вино! — уливился Петров. — Тогла пошли!

Пьяная ватага покинула Совлен. Швен, постав носовой илаток, вытер пот со лба, отлышался, вынял стакан

воды и начал холить по комнате. А обстановка в Пишпеке становилась все более напряженной. Близилась решающая ночь. Полк Логвиненко, суля по последней телеграмме, полжен был нахолиться на подходах к Курдайскому перевалу. Успеет ли он прилти на помощь? Хватит ди сил устоять против готовищегося удара мятежников? Этими мыслями жили защитники Пишпека, напрягая все силы для отпора врагу.

Иваницын в эти дни был душой обороны города. Его видели по ночам бойцы, стоявшие на постах и коченевшие от суровой стужи. Ночью в штабе, в часы затишья, вокруг стода Иваницына собрадись Нагибин, Меркун, Керимкул, Шатилов. Алексей, усталый, бледный, с глубоко ввалившимися глазами и опухшими веками, но полный

внутренного огня, говорил:

- Товариши, прузья мои! Трупная выпала нам запача. Наши отцы и старшие братья в царских тюрьмах и на каторге страдали, чтобы завоевать нам корошую жизнь. Они шли на виселицу, не склоняя головы перед врагом. ибо боролись за правое цело. Мы, лети рабочих и крестьян, знаем, что будущее — наше, а те, кто выступили против нас. — живые трупы... Чуют, чуют волки свою пеминуемую гибель... Расскажите, что слышали от перебежчиков, как наступает разлад в лагере врагов. Они слабеют. а мы становимся сильнее.

 Ну, как, батько? — спросил Шатилов у Меркуна. Есть еще порох в пороховнинах?

 Есть еще, сынку, есть! — ответил Меркун. — Вот только солдатики ропщут - мало патронов даем. - А коли ропшут, ты сам будь, как бочка с порохом.

 Да, ребята, — сказал Нагибин, — все равно не сдадимся, выдюжим! Тяжело, с питанием плохо, патронов мажо... А последний патрон, Ларионыч, я для себя берегу. Как думаешь, ведь если что случится - враги не помилуют?

— Не помилуют, Егорыч, -- согласился Иваницыя, --Па и мы их миловать не будем. Они это знают,

— Алексей,— заговорил Керимкул,— я посылал Кадыра по анлам... От Кадыра нет ничего. Может, попался в руки эсеров?

— Надо разведать, где Кадыр, — сказал Нагибип. —

Пошлем надежных людей.

Так прошла еще ночь. Атака, которую деятельно готовили мятежники, не состоялась. Защитники города терялись в догадках.

А между тем в стане мятежников происходили события, которые лишили их возможности предпринять новые, решительные шаги. На пятнадцатые сутки после того, как в Беловодском было поднято знамя мятежа, в кулац-

ком стане наступили уныние и тревога.

Рей; Агафонцева не принес инчего, кроме гибели командира и его отряда. Крестьяне Пебединовки, Ипоо-Павловки, Дмитриевки, Молдавановки, где было больше бедленовки, интель не поты, не пошли против большевестього Пишпева. А крестьяне, мобидизованные насильно в других селах, были ненадежными и стали разбетаться по домам. Началожаемом расовом, рес более усыпавающееся девертиретво. И как ин илотовали Благодаренко, Галюта и Молода, опи не могли уже остановить процесс разложения. Вокруг гдаварей мятежа была еще сильная группа добровольцев — кулаков, торговцев и их сынков. Эти люди не уходили. Они крепко держались около кучки эсеровских заговорщиков.

Однако правда о большевиках проникала всюду.

Темной ночью глухой окраиной города, мипуя посты, Месыр Шешанло пришел в Дунгановку. В лагере мятеж-

ников было тихо.

На Грязновской улице, около землянки своего друга Лавазы, старик остановился. Он прислушался, подойел к окну, заклеенному пергаментом, и осторожно постучал в раму. Лаваза вскочил с постейы.

Кто там? — спросил он.

 Это я, Месыр... Открой.
 Утром в землянку Лавазы сошлись соседи, прийли люди и с других улиц. В напряженной тишине слушали они Месыра:

— Братъя мон, поверьте словам старика. Наши отцы беснали из Сивъдзани от местокой расправы. И вот мес вами дожили до светамх дней. В России больше нег власти богатых. Там встал на защиту бедияков сами мупый человек земли — Ленив. А кто такие — Людоза

Матанью и Мумуза Молода? Куда они призывают? На войну против правды? Кому нужна эта война? Против

KOLO MHELE HDASPA MOM5

Слова Месыра падали на благодатную почву. Мысли, высказанные стариком, уже давно бродили в соанании бедияков-дунгав. Только не было человека, который посмел бы выступить открыто против богатого хаджи. И вот, этим человеком оказался старый Месыр, которого знали все дунтаце Пишпека.

— Дяля Месыр,— сказал молодой дунганин,— передай большевикам: нас погнали насильно. А мы не хотим воевать против тех, кто стоит за бедняков. Так и передай...

Тогда старый Лаваза встал с кана и с волнением об-

ратился к собравшимся.

 Правду говорит Месыр. Пусть знает купец. У него много денег, а нам надо работать, сеять рис, кормить своих детей... А если воевать, так мы пойдем против купца Люлюзы Матанью.

В полдень люди разошлись. А к вечегу в землянке Лававы снова собрались дунгане. Слова Месыра пронивали во все закоулки Дунгановки, передавались из уст в уста. Весть о большой силе, появившейся на стороме защитников Советской власти, в сердцах бедияков сеяла радостные надежды и приводила в смятение мятежников.

Закатное небо раскололось грохотом залиа. Гулко за-

рокотали пулеметы.

Вот оно, началось, — сказал Месыр. — Братья мон!
 Это идет возмездие за наше горе и муки!

В первых числах декабря под Абакумовкой разразился лютый буран. У дюмов и заброро он наметал высокие сугробы. На степном просторе летел поземкой, устилай всю землю белым покровом. А когда небо происпылось, жестокий мороз сковал землю, реки и озера. На отолевных ветвях деревьев, на телеграфных проводах висел пушистый пиек.

Степные дороги и тропы земело слегом. Обе враждующие стороны использовали выпужденную передышку для нового накопления сил и подготовки к будущим боям.

Грибов сидел за столом своей абакумовской квартиры, склоинвишсь над листом бумаги. Он решил использовать досуг и написать матери в Лебединовку. Он представлял себе, как Елисей раскроет конверт и сядет за стол, а мать, затанв дыхание, усядется рядом, подопрет голову сухой морщинистой рукой и будет просить перечитывать письмо снова и снова.

 Милая, дорогая мама, — шептал Яков, — у нас тут снега и морозы, а дело идет хорошо. Бьем белых атама-

нов, и мороз нам нипочем.

Дверь с шумом отворилась, и вместе с клубами мороз-

ного пара в комнату ворвался Логвиненко.

Оп весело крякнул, потирая уши. На его ресницах и бровях сверкал иней, мороз разрумянил щеки, и лицо Якова казалось совсем юным.

 Ну морозяка! Это, братец мой, як в Сибири... А ты що робишь? Пишешь письмо? Погоди трошки. Побалакаем... Что-то нудно мне стало. Сидим в этой проклятой Абакумовке - ни богу свеча, ни черту кочерга. А мне тоже треба письмо Настеньке написать, да подожду немного, что-то не пишется. Сыграем в дурачка, чи що?

Грибов постал колоду карт, но играть не пришлось. Дверь снова распахнудась, и на пороге остановился по-

сыльный, оправляя башлык, запушенный инеем. Товариш Логвиненко, получите пакет.

Откуда? — спросил Грибов.

 Погоди, — ответил Логвиненко, вскрывая конверт. - Приказ командующего... Эге. брат. вот оказия... Бачишь?

Они торопливо, перебивая друг друга, перечитывали приказ командующего Северным Семиреченским фронтом Емелева и телеграмму Иванипына на Пишпека. Это была весть о Беловолском мятеже и приказ полку Логвиненко немелленно выступить на помощь осажденному городу.

Грибов развернул на столе карту Семиреченской области, взял каранлаш и начал вычислять расстояние от Абакумовки до Пишпека. Перед ним расстилались широкие степи, занесенные снегами. Крутые горы преграждали путь. А что в эту минуту творится в родном городе? Там Нагибин с одной ротой красноармейцев против тысячи мятежников. Там семьи, жены, дети воинов полка. Подоспеет ли помощь?

- Я так и знал, - стукнул кулаком по карте Логвиненко. — Волки, проклятые каты! Когда в городе одни женшины, лети да старухи, тут они храбрецы.

 Пятьсот с лишним верст,— сказал Грибов, отрываясь от карты. — На наших конях и но такой дороге при трилпатигралусном морозе-это пятнадцать суток марша. Они оба помолчали, думая об одном и том же: продержится ли город эти две недели? Уже десять дней идут бои. Насколько хватит сил защитников города?

Логвиненко резко повернулся к посыльному.

Передай команду: поднять полк по боевой тревоге!
 Посыльный мгновенно выбежал во двор.

Митинг проведем? — спросил Грибов.

 Какой митинг! — гневно сверкнул глазами Логвиненко. — Да ты только скажи, що бандиты напали на город, каждый бросится бегом. Пиши депешу: идем на помощь, держитесь до последнего.

Через четверть часа выстроившийся на окраине села

полк слушал приказ командующего фронтом.

В суровом молчании конники перестровлись в походпую колонну. Обжинаемый моровным ветром, прокладывая путь по спежному насту, полк быстрым маршем пел на юг, стремясь обогнать время. Впереди в морозной мгле маячили далекие горы — Заилийские Ала-Тау, а за пими еще двести верст пути через грозпый Курдай.

Логвиненко вглядывался в даль. — Булем илти и день, и ночь.

Кони не вынесут. — возразил Грибов.

Вынесут!

И людям нужен сон!

 В седлах спать будем! — упорно стоял на своем Логвиненко, подгоняя коня.

Приставали кони, объятые облаками пара, запушенные инеем.

Коченели руки и ноги, но люди молчали. Не было слы-

При лютых моровах, доходивник до грядцати градусов, делая короткие передышки, полк совершал переходы по шестьдесат-семьдесат верст в сутки. Движение не прекращалось и ночью. Красноармейцы спали на ходу на повозках и сидя верхом на копях. В станице Большой Алмаатинской Логвиненко приказал заменить заморенных копей свежими казачыми лошадыми. В станице Узун-Агач произошла новая замена.

Красноармейдев не приходилось подбадривать. Каждый из них жаждал как можно скорее сразиться с вратом.

Совершив за десять сугок пятисотверстный марш от Абакумовки до Пишпека, полк Логвиненко в полдень 26 декабря входил в родной город. Улицы наполнились то-

потом коней, шумом, говором, стуком колес. Женшины выходили из домов. со слезами радости на глазах, бежали навстречу, с любовью заглялывали в обожженные морозом лица красноармейцев.

Родные!.. Избавители наши!..

- Господи, уж и не чаяли, и не гадали снова увилеть! А полк шел походной колонной по направлению

к плошали. Над улицами и помами Пишпека летела звонкая боевая красноармейская песня.

Ралостная встреча произошла на Ташкентской удице. Здорово. Егорыч! — крикнул Логвиненко, увидев

Нагибина. Здравствуй, Яша!

Логвиненко соскочил с коня. Друзья обнялись, расцеловались.

— А ты загорел, братен мой.— сказал Петр.— Лино.

как у араца.

Какое загорел! Всю неделю не умывался.

- Ну, ничего! Зато мы теперь Галюту умоем. Так умоем, что будет ему тошно.

Подбежал Грибов. Он обнимал Иваницына. Нагибина.

Меркуна, Керимкула.

Вслед за полком из Верного на автомобиле прибыл и командующий Семиреченским фронтом Емелев. Выслушав доклады Иваницына и Нагибина, он сказал:

- Красноармейцам нужен отдых. Боевые операции

начнем завтра утром.

Весть о возвращении полка быстро облетела весь город. Она полетела и до штаба мятежников. В течение всего дня, каждый час, каждую минуту мятежники ждали начала наступления. А красноармейцы отлыхали, мылись в бане, приводили себя в порядок. На линии фронта прополжалась обычная перестрелка.

Батарею полевых орудий под командованием Булави-

на установили на базарной площали, около реки.

Перед закатом солнца командир батареи по полевому телефону получил приказ из штаба:

Пать три сваряда по штабу мятежников на Клю-

บคลดหั

Ударили пушки. Через несколько секунд - разрывы снарядов. Над домами около Лунганского базара взвились в небо черные вихри. После залла снова стало тихо. Стрельба не повторилась. Наступили сумерки, пала на

землю ночь. Всю эту полную томительного ожидания ночь мятежники не спали, держа наготове оружие, всматривались во мрак. Но настоящая гроза пришла утром следующего дня, когда от бессонной ночи у них смыкались глаза, от страха и безнадежности опускались руки. И несмотря на то, что мятежники ждали ее с минуты на минуту, гроза возмездия застала их врасплох.

Вечером 26 декабря был созван военный совет.

Емелев вошел в штаб, снял шапку-ушанку и полушубок. Оправив гимнастерку, откинул назад длинные темно-русые волосы, присел к столу, где Иваницын и Наги-

бин давно уже поджидали его.

Емелев не имел специального военного образования и в свои двалцать семь лет еще многому должен был учиться, прежде чем стать командующим фронтом, но, обладая кипучей энергией и уменьем быстро разбираться в сложной обстановке партизанской войны, какая теперь развернулась в Семиречье, он хорошо справлялся с возложенной на него задачей. Посмотрев на Иваницына и Нагибина умными, проницательными глазами, Емелев облокотился о стол и сказал:

- Ну, пока собираются люди, расскажите, как воевали.

Нагибин коротко рассказал о прошедших боях и особо остановился на поведении Алексея Петрова. Говоря о нем, он не мог сдержать своего гнева.

- Посудите сами, товарищ командующий, на нас наседают, бъемся из последних сил, патроны на исходе, ждем отряда Петрова... А что вышло? Ждали, как апостола, а он остановил отряд в Карагачевой роще и в бой не пошел, пьет, бузит. Как это называется?

 Когда кончим дело, у нас с Петровым будет особый разговор, — ответил Емелев. А сейчас я советую быть осторожным. В отряде Петрова, к сожадению, много таких людей, которые могут повернуть оружие против нас.

 Тогда мне совсем непонятно,— сказал Иваницын. зачем этот отрял прислади в Пишпек? Стредять в наши

 Дорогой товариш. — заметил Емелев. — все стойкие части заняты на Копальском фронте. Там дела развернулись более серьезные, чем здесь, в Пишпеке. Я не хотел снимать с фронта полк Логвиненко; только крайняя нужда заставила меня сделать это. Ну, что ж,

зовите сюда всех, пора начинать совещание.

В комнату вошли Логвиненко, Грибов, Керимкул, Швец, командир батарен Булавин, командиры стрелковых батальонов. Последним вошел Петров. Он дерзко посмотрел на всех: увилев Емелева, прямо прошел к нему и сел рядом. С маленькой головкой, посаженной на широкие плечи, низколобый, он уставился зелеными злыми глазами на Иваницына, а затем перевел взглял на Нагибина.

Емелев отолвинул свой стул от Петрова, встал и, гля-

ля на него в упор, сказал:

 Товариш Петров, вы разложили лисциплину в своем отряде и не выполнили боевого приказа. Если бы полк товарища Логвиненко задержался еще хоть на сутки, неизвестно, что могло бы случиться в Пишпеке. Я знал вас. как боевого командира, теперь вижу в вас спесивого зазнайку и забулдыгу. Предупреждаю в последний раз: мы булем строго наказывать всех, кто встанет на путь анархии, произвола.

Петров вскочил с места и резким, как свист бича, го-

лосом крикнул:

 Товарищ Емелев, прежде всего надо разобраться, потом обвинять. Братва устала. Прошли триста верст. В Молдавановке отдохнули, выпили малость...

- Не малость, а как следует напились, - вставил На-

 — А котя бы, — злобно сверкнул глазами Петров. — Вы надо мной не командир и для меня не указ. А что я могу сделать с братвой? Подите сами потолкуйте с ними!

- Товарищ Петров, - остановил его Емелев, - с ва-

ми поговорим после. Садитесь.

Петров сел, закинул ногу на ногу и успокоился - на

этот раз гроза миновала.

Иваницын доложил о состоянии обороны города и сообщил сведения о силах противника, полученные от перебежчиков. Нагибин дополнил его. Началось обсуждение, в котором Петров не принимал участия. Мнение всех было единодушно - немедленно перейти в наступление, пока противник еще не проник в пругие села уезда и пожар мятежа не закватил такие места, как зачуйские селеция и район Токмака.

В первый девь мятежа гаривзов Пиппевка состоля из одной неполной роты стрелков. В последующие дии удалось создать силу, равную батальону. Число мятежников превоходило число защитников города в десять рас С возращением полка Лотвиненко силы защитников увелячались в пять раз. Теперь у них были батарем трех-доймовых орудий и изгоменты, чего умятежников ве было.

В ставе мітежников наблодалось обратиюе. Насильно "собмидованные крестьяне разбегались. Войско Галюты уменьшилось вдюе. Осталась под ружьем добровольческая кулацкая верхушка, которая и ввачале была основпой свлой мятема. Расчеты мятежников ва поддержку со стороны Колчака не оправдались. Обещавное оружие с Балхаша не поступкаль. Большивнотов русских сся Пипнекского уезла и все киргизское население не примкиуло к мятему. Добровольческое войско Галюты оказалось теперь перед лицом превосходящих его отрядов Красиой Армии. Создалась благоприятная обстановка для нанесения быстрого решительного удара.

Мои люди отдохнули, настроение у всех такое:
 бить эсеровских гадов, — сказал Логвиненко. — Я предлагаю не откладывать, а на рассвете начать бой.

гаю не откладывать, а на рассвете начать оои. Когда все высказали свое мнение, Емелев сказал:

— Хорощо. Мое решение: комаплиру первого Пящпекского польз говарящу Логиненок с новниний, с, двумя орудиями и пулеметом выступить в восемь утра по направлению Беловодское — Мерке. Все время держать слязь со мной. Комаплиру Верпенского отряда товарящу Петрову занять посты и караулы Пишнекского полка. На этом мы закрываем наше совещание. Предлагаю, товарящи, всем разойтись по местам и подготовить своих красноармейцев к выполнению боевой задачи.

Ранним утром 27 декабря Пипшескічкі полк был поднат по боевой тревоге. Логвиненко перед строем прочитал приказ командующего о пачале ваступления. Отряды Краской Армии заняли исходное положение по Садовой и Больничной узицам, омидая сигнала к началу боя.

С базарной площали раздался орудийный зали, за ним другой, третий. Над штабом мятежников заклубились белые облачка разрывов. По всей инини фронта, от военного лазарета до Ташкентской улицы, был открыт сильный отонь из пулеметов и винтовом. Матеживии шитались отстреливаться. Но, когда роти красноармейцев, подивлись и пошли в затаку, войско Галюты в панике покатилось вызад.

Во главе конников в засаде стоял Логвиненко.

— Товарищи! — предупреждал он красноармейцев. — Кто подымет руки — брать в плен, кто убегает — это враг. Рубать без пошалы.

Логенпенко столи на северной окрание города. Всего в десяти кварталах от него бал дом, к которому в месяцы похода не раз летели его мечты. Там жила Настя. Дом
оказался на территория, авиятой митеживиками. Что там
теперь? Жива ли Настя? От нее он получил лишь одно
имуми.

Сдерживая коня, нетерпеливо переступавшего ногами, кламент в прислушивался к грохоту бол. Но вот затих перестук пулеметов. Над городом, из края в край, прокатилось громовое «ура». Цепи красноармейцев поднялись, пошли в атаку.

Яков решил: пора! Окраиной Дунгановки, по полю, изборожденному мелкими арыками, катилась на врага конница. Началось стремительное преследование мятежников.

Первыми из Дунгановки бежали главари мятежа — Благодаренко и Галюта. Увидев, что дело, промграно, они оставили свое войско, не успев даже прихватить или уничтожить бумаги штаба.

Когда штаб мятежнинов охватила паника, Соколовский сбросил шинель и сапота, валел крестьянский полушубок, валенки, шашку-ушанку. Он то ходил вз угла в угол штабиой комнаты, то выбетал на двор, где под навесом стоядя оседланные койи. По улице пробежала и скрылась группа людей. На восточной стороне города не умолкала нановада, били ружья и пулеметы. Со скреметом и свистом вэрывались снаряды, вздымая мерэлые комья замия.

Когда в горах провсходят обвал и заваливает русло реки, вода накапливается, образум огромное озеро. А затем опа прорывает запруду, и тогда грозный вал с яростью катятся в доляну. Никакая сила уже не способна остановять его бег. Вода вырывает с корнем вековые ели, все истребляет на своем пути. Так и теперь. Под мощими отневым ударом гинлой заплот, называемый позицией мятежников на Казарменной улице, рассыпался в прах, и войско Галюты стало уже не войском, а огромным стадом обезуменных животных, которые бегут неведомо куда.

Снаряд разорвался около штаба. Лопнули оконные стекла зазвенели осколки. Соколовский выбежал во двор. Лошади бились на привязи. При каждом пушечном выстреле они всхрапывали, раздувая ноздри, испуганно поводили ушами. Мелко дрожали их ноги.

«Первый раз под огнем,— подумал о них Соколовский, быстро отвязывая повол коня. — А я почему так?.. Нет.

к этому привыкнуть нельзя».

При одной мысли, что он может оказаться в плему красных, Соколовский, теряя самообладание, вскочил на коня— и поскакал на запад, к Беловодскому. Но в пути он сообразан, что там ему не найти безопасного убеница: слишком миотее запат вого в липо. Оставие коня, он решил пешком пробираться на восток и, если удастся, укахат в Синкважи.

Преследуя врага на поле за Военно-Антоновкой, кавалеристы уввдели идущего им навстрету мужчину, безоружного, в поношениом простом полушубке и валенках. Это был Соколовский. Напускиая храбрость сразу покинула его, как только он столкнулся лицом к лицу с кавалевистамы. Он свенул в стоюну.

Дядя, постой! — окликнули его.

Соколовский бросился бежать.

Стой, дядька!

Но он, сбросив полушубок, усилил бег.

Стой, тебе говорят!

Конпики поскакали вслед, обнажив клинки. Соколовский на ходу сбросат валения и, задахансь, продолжабежать; бросил и шапку. Перед ним простиралась бевживиенная снежная степь, позади наседали хранящие кони.

Силы покидали его. Он бежал, вадавая тоскливый, топклай вой, похожий на вой шакала. Но теперь уже пячтоне могло спастя его: конвики хорошо помили приказ своего командира. Поверженный сабельным ударом, Соколовский удал в свег.

Красиоармейцы, не сдерживая бега коней, скакали на запал.

В Сокулуке Емелев, ехавший на автомобиле, догнад Якова Логвиненко в предложил место рядом с собой.

— Садитесь, товарищ Логвиненко,— сказал он,— отдожните малость от коия. Как видно, фронт уже не существует, остается — преследовать бегущих.

ществует, остается — преспедовать селущено — Мон хлопцы дружно поработали, — сказал Логии ненко, садись в машину. — Эсеры такого дают, стрекача, что, пожалуй, и на автомобиле не договиць,

 Догоним, — уверенно сказал Емелев. — Никуда они от нас не убегут.

Нагибин во главе отряда кавалеристов наступал на Александровку. Три недели назад здесь его встречали с хлебом-солью, и эпесь он принял первый бой с врагами.

Как только отряд Нагабина стал приближаться к Александровке, ему навстречу снова вышла делегация с хлебом-солько. Во главе ее стоял Мумуза Молода, офицер царской армин, сорытияк и друг Благодарению и Галоты, один из главных вдокловителей мятежа. Он готовил покаянную речь, рассчитывая на помилование. Бежать было поздило, да и некуда.

Нагибин остановился на дороге против делегации.

Увилев Мумузу, он с изумлением воскликнул:

Опять хлеб-соль? А потом выстреды в спину?.. —

Нет, второй раз не обманешь, Мумуза Молода! В это время с Ташкентского тракта свернул автомо-

биль и остановился против делегации мятежников. Молода, увидев Емелева и Логвиненко, деланно улыбаясь, подошел к автомобилю. Но Логвиненко не дал ему раскрыть

Мамуза Молода! — удивился он и, выхватив наган,

выстрелил в упор. Молода упал замертво на снег.

Третью веделю садовские коммунисты сидели под замком в ожидании казани. Часовым у двери стоял Омлька Михальченко. Все попытки Гайворовского заговорить с ним, выведать что-тибо оказались безуспешными. Флаго в угримо мочтал, не отвечал на вопросы. Приходили родные заключенных, но он и близко их не подпускал. Передачу принимал сам и вручал ее после того, как родственники уходили. Последине дни Филька перестал принимать даже передачу. С паступлением иоти коммунары с часу на час ожидали, что за ними придут и поведут на казнь.

— Жалко вас, хлопцы, — говорил старик, — вам ще тилько бы жить да жить А в свое отжил. В Семиречье скали, воли и счастья шукали. Да ось яка вопа оказалась, воля. Об одном жалкую: де мои сыпы, не побачуть они, якою дютою смертью вмер их батько.

— Не печалься, диду, — сказал Гайворонский, — мабуть, ще побачуть наши очи вольного святу, а колосмерть до нас придет, так и в последний час мы ще поборемся. Наш товарищ Карпов до смерти стоял на своем посту. Бугам и мы... За весь мир приняв лютую муку, як Христос... Хай

живе о нем добрая память, - вздохнул дед.

Гайворопский всю почь думал о том, как бы в последнюю предсмертную минуту подороже отдать свою жизнь. Утром Фыльку смения Прокопий Карпенко. Он открыл дверь, окинул всех испытующим взглядом. Коммунары сидели на полу, застеленном соломой, опустив головы, погрузившись в печальные думы.

 Чувшь, Проконий — обратился к нему Гайворовский. — Ты нас знаешь, мы тебя знаем. Зроби так, щоб напоследок мы могли б хоть чем-нибудь отблагодарить

наших ворогов.
— А що вам треба? — спросил Прокопий.

Принеси нам оружие.

Orol — удивился Прокопий. — Вам оружие? А зна-

ете, що буде за такое дило?

— Гарисе дило зробищь,— продолжал Гайворовский, колы буде наша нобеда, ты получишь самую нанвыщу награду — мы даруем тебе жизнь. А ежели нас убьют, так все равно, Прокопий, запомин, из Ташкента и из Верного прядут красшые отряды, вас перебыют всех до еджного... Против кого восстание подняли? Против целого света!

Прокопий инчего не сказал в ответ и закрыл дверь. Вечером, когда Михальченко пришел на смену, Прокопий первым долгом зашел к сельскому старосте Павлу Глущенко. Там в это время кроме старости сидели сельсий писарь Петька Романота и старокти сидели сельсий писарь Петька Романота и старок мажду дововой. Прокопию не терпелось. Он котел передать старосте о вамысле Гайворонского. Но староста был увлечен спором с Макаром Ломовым.

— Скильки ще будем чекаты? В ночи поведем их в поле на Аксуйку, — говорил Глущенко, положив руку на стол и сжимаи кулак. — Петька, пиши протокол: расстрелять.

Петька Романюта сидел за столом над чистым листом бумаги и держал ручку наготове.

— Такого протокола, я не подписую,— решительно заявил Лозовой.

— Як не подписуещь? — вспылил Глущенко, вставая со стула. — Чи лумаещь на их сторону податься?

 Моя сторона тебе известна, не будь дурнем, Павло, а нослухай, що кажуть добрые люди,— спокойно ответил Лозовой. — Забув, що казав Гайворонский? «Сегодня — вы нас, а завтра — мы вас». Так що ж, Павло, коли жить набрыдло, пиши протокол; сам стреляй, а я не даю своего согласия.

 Добре, добре, — горячился Глущенко, — вот придет с хронта Благодаренко — я доложу. Не поздоровится тебе...

— Це ще бабка надвое казала,— возразил Лозовой.— А знаешь ли ты, Павло, що в Пиппек пришел отряд яз Верного, и вот-вот придет полк Логаненно? А из Ташкента вышел отряд Сафонова, кажуть, що он вступил в Чалдовары. А пу-ка, прикинь, що мы с тобою робыты будемо, колы щия вобках возьмут нас в жмено?

Глущенко замолчал. Прокопий только было раскрыл рот, чтобы сообщить старосте свой разговор с Гайворонским, по, после сообщения Лозового о наступлении красных отрядов, смутился и подумал: «Говорить или не го-

ворить? Посмотрю, что будет дальше».

А событии развивались не в пользу мятеннинков. С фронта все больше везли раненых и убитых, бежали дезертиры, окрывались по селам, на замиках, в горах. Тревожные слухи росли с каждым дием, с каждым часом. Попы не усневали отпевать покобинков. Каждый день по селам раздавались крики и причитапия. На смену хмельному буйству пришло горькое похмелье. Мрачные наступили дии.

У двери арестного дома снова стоял Прокопий Карпен-

ко. Приоткрыв дверь, он говорил Гайворонскому:

Слухайте, громадяне, вчера вас хотели стрелять.
 Уже протокол строчили. А я кажу: «Пидождыть, хлощы.
 Не треба стрелять. Они наши селяне, мабуть, що за нас слово мовлять».

 Спово мовлить».
 Спасыби, Прокопий,— сказал Гайворонский,— колы-нибудь и тоби треба зробыть доброе дело.

- А що я получу за це доброе дело?

— Я ж казав — життя получащь. Так принесешь нам оружие?

Принесу, — согласился Карпенко. — Только ночью.
 Но чур, хлопцы, щоб ниякого шуму... И хаты не ломать.
 Вы пока ще мои заключенные.

Карпенко сдержал свое слово. Вечером он принес четыре виятовки и три десятка патронов и расскавал заключенным о событак, происходящих на воле. Коммунары приободрились, повеселели. Карпенко сообщил им, что

в случае, если в самую последнюю минуту придут учинять над ними расправу, он подаст сигнал, и тогда уже

они должны положиться только на свою силу.

В тот день, когда поли Логвиненко пошел в наступление и фроит мятежников был проряван, в Садовом, в домах кулаков пачалась паника. Весь день по главной улице села мчались братичк, слышалось риание копей, треромное мичание коров. Во второй половине дли на некоторое времи наступило затишье, и тогда Карпенко, открыв дверь арестиото дома, громко объявых:

Все втикалы. Теперь я на селе наибольший началь-

ник. Выходить, хлопцы, на волю!

С восточной стороны в село Садовое, уже не встречая никакого сопротивления, въехал отряд кавалерии. Впереди отряда ехал Нагибин. Им навстречу выбежал Гайворонский, остановялся посреди улицы.

Ридны наши браты!..

На глазах Карпа Степановича дрожали слезы.

Где эсеры? — спросил Нагибин.

 Паняйте до Беловодского, мабуть, ще когось захватите, — ответил Гайворонский.

Поехали, братпы! — приказал Нагибин.

Конники двинулись вперед.

 Мятежники уже покинули Беловодское. Во дворах ревели коровы, блеяли овцы. Из покосившейся хаты на краю села выбежала женщина. Заливаясь слезами, она говорила:

Мой муж там... в подвале... Их морили голодом.

Спасите!
В центре села, у дома Краснобородкина, Нагибин увидел пария с ружьем. Часовой инчего не знал о появлении в селе красных и принял Нагибица за одного из своих. Он не твоимлся с места, лаже не силя очжыв.

— Ты что тут делаешь? — спросил его Нагибин.

 Як що? — удивился парень. — Красных гадюк караулю. Вы уже пришли? Галюта казав, що сегодня мы их будем отправлять на луну.

Вот что! Расстреливать будете?

 Обязательно, — ответил часовой. А потом вдруг вытаращил глаза рванулся в сторону. — Що тоби? Не подходи!

Но было поздно.

Краспоармейцы прикладами сбили замок, открыли дверь подвала. На полу вповалку лежали сельские ком-

мунары. Несколько дней подряд не открывалась дверь и люди не получали ни пипци, ни воды. Изможденные, с почерневшими лицами, они не могли подияться, выползали из помещения на четвереньках, обливаись горячими слезами радости.

Братцы!.. Да нак же это?.. Свои? Из Пишпена?

Иж, обреченных на смерть, было более сорока человек. Один из вдохновителей митежа, пишнексийн купеце Плолюва Матанью, не захотел некать убежища в несках Муювкумы. Когда митежники бежали из Дунтановин, Люлюза вошел в свой дом и объявил членам семьи, что для него остался один итуть — в Синызану.

Ему подседлали кони. В скромной одежде путинка, сопровождаемый двуми верховыми джинтами, купен отправился на бесток. Матанью благополучно миновал Дулгановку, центральную площаь города и выехал на баавриую площадь. Ником не гринило в голову задержатьего. Но когда Матанью проезжал мимо лавчонки, где Шешалло починял битую посуду, старин-кустарь узнал его. Месыр отбросил прочь иналу, над починкой которой он тоудился, и кринкул, обращаясь к толие народа:

Вот он, старый разбойник!.. Он хотел пролить кровь

нашего народа! Держите его!

Купца ссадили с коня и повели.

Месыр Шешанло повернулся обратно, сел около груды битой посуды и долго сидел неподвижно, поглощенный одной думой: «Старая чаша разбита... Так должно быть».

Когда бои по ликвидации мятежа были закончены. Логвивенко и Васи Олейников поспешили обратно в Дуптановку. Оставив коней у ворог, они в бежали в дом радостные, счастливые. Отарики уже слышали о победе налмятежниками. Но они до сих пор не получали вестей о сыне, не знали, жив ли он. И вот он, улыбающийся, возмужавний, стоит перед ними в шинели, с боевой саблей па боку.

Мать упала в его объятия; отец вытирал платком обильно текущие слезы.

Старик обнял Якова, как своего родного сына.

 Спасибо вам, товарищ Логвиненко. Этого мы никогда не забудем... Вы спасли наш город, нашу жизнь.

Настя ничего не говорила, она полными любви глаза-

ми смотрела на Яшу: «Жив, вернулся!» Это был самый

счастливый день в их жизни.

Накануне нового 1919 года в Дубовом парке состояпись похороны красноармейцев, павших в боях с мятежниками. Вместе с пями похороньли и тех, кто был замучен зееровскими палачами. Ореди них был Кадыр Маметов, добровосце Красной Армии.

В парк привезли четыре старинные пушки, находившиеся в Пишпеке со дня его основания. В дни обороны города из них стреляли в последний раз, и теперь опи вечной памятью о павших в сражении легли по углам

свежей братской могилы.

На том месте, где год назад был стол, с которого большевики призывали городскую бедноту к захвату власти, теперь столла трибуна. На нее медленио подиялся простой рабочий человек, старый, закаленный в болх подпольщик, руководитель пишпекских большевиков Алексей Иваницыи. Он оквичул взором переполненный народом парк. Над обызменными головами людей столли черные стволы дубов, на их ветвих под лучами солнца сверкало серебро ннея. Плач женщин, гул многотысячной толшы лесколько затих. Иваницыи говорал:

— Под этим бугром земля усиули вечным сном наши братья. Они не падили могодой жизни, пролыги свою кровь... Они смело шли в бой за революцию. Они были настоящие герои. Товарища! Склопим наши вынамена! Поклянемся над прахом наших братьев, что мы будем до последиего дамания драться с вратами. Нас, большевиков, не сломит подлая вражья рука! Вечная память героям!

Духовой оркестр полка заиграл похоронный марш,

и тысячи людей склонили головы.

Здесь, у братской могылы, стояли боевые друзьн — Алексей Иваницын, Яков Логвивгенко. Петр Нагибии, Яков Грибов, Керимкул Игембердиев, Иван Меркун. Опи знали, что впереди их ждет сурован борьба. Опи говорать речи, и в них заучал призыв. Смерть соративнов звала их виберед. И вот в парке мощно зазвучал «Интернационал».

Русские, украинцы, киргизы, похороненные в одной братской могиле, своей кровью скрепили навеки дружбу народов. Кровь эта алым стягом взвилась над мо-

гилою.

На установленной могильной плите было написано:

## Товарищи красноармейцы, павшие в боях с белыми бандитами с 7 по 30 декабря 1918 года

| Е. Курочкин   | В. Сиккан   | А. Перевалов  |
|---------------|-------------|---------------|
| К. Скопенко   | Т. Сидоров  | Д. Дергач     |
| Д. Гришин     | Бородаенко  | А. Савченко   |
| И. Васильев   | П. Гусарев  | Г. Дониченко  |
| Т. Клепачев   | А. Усатюк   | Иванов        |
| И. Максимов   | Т. Дьяконов | · Г. Федосеев |
| М. Гончаров   | Каляев      | С. Чаусов     |
| К. Маметов    | Иванов      | Н. Гамалин    |
| М. Галунов    | Д. Пинин    | М. Москалев   |
| А. Землянский | Ф. Мисюрин  | Котельский    |
| Бычков        | М. Маслаков | А. Баканов    |
| Ф. Мельников  | Я. Гамалеев | Т. Новокшанов |
| С. Курило     | И. Блохин   | Сулейманов    |
| С. Карасаев   |             | •             |

Сохраним память о борцах за дело рабочего класса, за освобождение колониального Востока, павших от руки наймитов кровавого империализма!

Доска с именами красибармейцев была украпиена эспохорон, отдав последний долг павшим вонтами, а могучие дубы остались на страже памятияма вочной славы, геропуеских дней Пыпиева 1918 год.

## ٧ı

В го памятное утро, когда под натиском краспоармейцев войско мятежныков дрогнуло и побежало, Благодаренко и Галюта сели на коней и понеслись. Мятежники бросали оружие, некоторые бежали дальше на запад, а другие прятались по домам, огородам и садам Дунгаповки. По Ташкентскому тракту, перегопяя друг друга, зались брички, наполненные людьми, скакали верховые, бежали пешие.

Когда Благодаренко и Галюта выскочили на окраину города, стрельба несколько утихла. Это означало, что конница Логвиненко пошла в атаку. Теперь начнется рубка...

Пролетели мимо села Чала-Казаки. Впереди на несколько верст открытое поле. Мелькнула Военно-Антоновка. И снова снежное поле. Вот глубокая балка, откуда мятежники начали первый бой. Гавриловка, Романов-

ка. И ветер в лицо...

Поп Ново-Троицкой церкви увидел в окно необычное димените на Ташкентском тракте и насторожился. Тревога парастала с каждой минутой. Появление вожаков мятежа, поснешко бросивших зошадей на дворе, повергло попа в смятение.

— Проиграли, батюшка,— сказал Благодаренко. — Бежим на Балхаш. Гле Петр. гле Александр?

Бежим на Балхаш, 1 де петр, где Александрг

— Они здесь... Господи милостивый! — взмолился Ткачев. — А как же я? Меня оставляете?

 Едем вместе... Собирайтесь быстрее. Филипп, — обратился он к Галюте, — скажи там, пусть скорее запрягают тачанку! Через час сюда придут красные.

Галюта выбежал на двор. Ткачев заметался по комна-

те. Благодаренко торопил его:

— Батюшка, давайте сюда нашу казну... Да поживее.

— О господи, — бормотал Ткачев, доставая из сундука пачки керенок, — ехать так вдруг. У меня семья, приход, церковь... Как же все это бросить?

— Решайте сами. Вас, может быть, и не тронут.

А нам оставаться нельзя... Сколько тут?

Двести пятьдесят тысяч.

— A опиум?

 Сейчас достану. Божу мой, господи, боже мой! сокрушенно стонал Ткачев, спускаясь в подполье.

Тройка коней была уже запряжена. Петр Благодаренко и Александр Агафонцев уже уселись на козлы тачанки.

В комнату вбежал Галюта.

— Тачанка готова,— сказал он. — В Садовое заедем? Проститься бы надо...

 Проститься? — скривил губы Благодаренко. — Тебе жизнь надоела, чи що? Едем прямо в степь. Айда!

Положив мешой с опнумом в казной под сиденье, Благодаренко и Галюта уселись в тачанку, и тройка вылетела со двора. У большого арыка беглецы свернули в переулок в вскоре выскочили на чистое поле. Их никто не пресигдовал, но страк был так велик, что даже в грохоте колес по обледенелой дороге им чудился топот потоги.

Дорога вилась правым берегом Сокулучки, она уводила все дальше и дальше в безлюдную снежную степь. Только час спусти, не види за собой погопи, беглецы умерили бег коней, перешли на рысь, а когда Ново-Троицкое ксрылось за туманной иглой, поезалат шагом. На исходе дня они были на паромной переправе, а в сумерках остановились в доме богатого старожила в селе Благовещенке.

Хозяин дома был крайне изумлен их внезапным приездом, но принял любезно и угостил чаем. Перед тем как отпустить их спать, подробно расспросил обо всем, что

случилось в Пишпеке.

Поторопились, господа, поторопились, — сказал он.
 Надо было бы подождать, когда казаки подбідут побілиже... Куда же теперь, на Балхаш? На тачанке туда не проедешь. Говорят, там снег выпал глубокий. Я вам сани посталь поторожне по

Гости улеглись спать, а хозяни дома все сидел за столом, подперев руками голому, и думал гор куго думу. Видел ои теперь, как труден нуть возврата к прошлой жизни. Еще недавно он был грозой простого люда. Теперь, лишенный власти, в глухом причуйском селе он жил надеждой на скорые перемены. И вот теперь эта надежда покидала его, как и всех, кто посмел распалить пламя мятежа.

Втайне от оседей, задолго до рассвета чуйский старожил отправил гостей на люух санях, а тачанку спиятал

у себя, завалив соломой.

На четвертый день беглецы прибыли на Балхаш. С обкубами и обмороженными лицами, с запекциимися до крови губами и обмороженными ушами, они сидели все четверо в ряд и, как провиняющиеся школьники, молча потупылись, не находя слов для своего оправдания.

Филипп Яловенко сидел у окна и, хмуря брови, тоже молчал. Гарри Уорд, как и в первую их встречу, был

очень любезен и не переставал улыбаться.

Где Соколовский? — спросил он.
 Не зпаю. Видно, погиб, — ответил Благодаренко.

— Сгранная история, — усмекнулся Уорд. — Ведь оп кспытанный в боях офицер. Правда, с такими солдатами, какие оказались у вас, трудно было добиться усиса. Празнаться, я и раньше не возлагал больших надежд на эту операцию. Чтобы победить, надо инеть регулярную вооруженную армию. Это была, если хотите, небольшая репетиция будущего большого сражения. Репетиция не удалась. Ну что ж, господа, вас, постилля пеудача. Это очень печально. Очень печально. Надо ждать весны, возвращения мистера Севенарда. Я надеюсь, он привезет нам хорошие новости.

«Для него это репетиция, с тоской думал Галюта,— а мы спокойной жизни лишились. Правду -говорила На-

талка... Как они там? Пропала семья, дети...»

— Нехорошо получилось, куме ват головой, говорил Яловенко, страто он совсем не рад новым нахл будем робить? Сидеть у моря и ждаг... потоды?

Благодаренко разгадал его мысли. Чтобы вернуть былое расположение, он подвинулся ближе и сказал ше-

потом:

Мы привезли опиум...

— Что ты говоришь! — воскликнул Яловенко. — И много?
— Да хватит, чтоб наши дома не журились, — хитро

прищурившись, ответил Благодаренко.

— Вот это доброе дело, куме! — хлопнул его по плечу Яловенко. Вот это по-нашему!

 — О чем вы говорите, господин Яловенко? — полюбопытствовал Уорд.

 Да наши хлопцы не промах! — ответил с улыбкой Яловенко. — Опнум привезли.

— О.— улыбнулся Уорд,— опнум — это волото, доро-

же золота. Где вы его достали?
— Мы задержали почту из Пржевальска в Ташкент.

Это замечательный трофей!

Все мигом повсеснели и, перебивая друг друга, стали высказывать соображения, как с наибольшей выгла, одой сбыть драгоценный товар. Яловенко, мигом став добрым и необымновенно веселым, пригласил ыссх к столу, где появилась баранина, свежая рыба, бутыль с вином.

Пряча опиум в укромное место, Благодаренко и Яло-

венко посматривали друг на друга, улыбались.

 Ой, куме, воскликнул Яловенко, т на разом стал богаче меня и теперь можещь купить мой промысел со всеми потрохамы. А знаешь, что и придумал? Хай другие воюют, а мы с тобой, здесь, на Балхаше, такое дело раздуем...

 Надо подумать, Андреич, надо подумать. Утро вечера мудренее. Все бы хорошо. Да, внасшь, красные мо-

гут и сюда явиться.

— Да какого биса они тут не видали? — перебял его Яловенко. — Зняой не придут. А летом Балхаш вскростся. У меня тут на острове, из всикий случай, есть добрый запас — пулеметы, ввитовки, патроны. А людей хочешь — нелый отряд соберем.

— Да что ты говоришь?

— А ты думал, я так себе?—Яловенко сжал кулак.— Весь Балхаш у меня вот здесь. Тут— я голова!

Когда все уснупи, Петр и Павел Благодаренко, лежа рядом на полу, долго шептались. Даже хмельной дурман не мог вскружить им головы, занятые тяжелыми думами.

- Не слушай ты своего кума, шептал Петр, вот увидинь, если останемся на Балхаше, пропадем... Бежать напо.
  - Куда же еще? В пустыню, где волки?

— А я придумал куда — в Китай, в Кульджу. Ты помнишь, что говорил Соколовский?

 Галюта не согласится. Он по своей Наталке тоскует.

— Тоскует,— сердито проворчал Петр. — А мы не тоскуем? Что же теперь, самим засовывать голову в

петию?

Угром поднялся северо-восточный ветер. Над замерашим озером, над беретом, где лежали занесенные снегом рыбачым лодик и баркасы, разгуляльсь буйная выота. Ветер дул с нараставищей сялой, переходя в ураган. Все жители Бурубайталы попрятались по домам.

В зимовке Асана, с одним маленьким оконцем, в которое колодной, костлявой рукой стучалась лютая пурга, было темно и дымно. Батма закоченелыми пальцами сучила пряжу. Старый Асан, угрюмый и мрачный, сидел,

прислонившись к стене и кутаясь в шубу.

Зулайка в бешмете, который она успеда заносить до блеска, сидела около небольшой печи и, щурясь от дыма, до боли разъедающего глаза, раздувала отонь. Сырой курай разгорался плохо, кизяк лецию тлел, давая мало тепла. НО Зулайка не унивала. Она побымала у соседей и теперь специяла рассказать о том, что ей удалось там услышать:

 Опять приехали купцы из Пишпека. Да говорят, не рад гостям Бородатый Жеребец. Купцы не дали ему

товара. Бедные куппы! — Зулайка рассмеялась.

— Что ты смеешься, дурочка? — прервал ее Асан.

 Атай, совсем плохие купцы, с пустыми санями. Говорят, они из Пишпека бежали. Там кызыл-аскеры появились. Жадных купцов быют, торговать не дают, а бедным всем помогают.

 Что ты бормочешь, — прервал ее Асан. — Не дай бог, кто услышит, тогда что? Ты хочешь призвать беду

в нашу кибитку?

 Никто не услышит, атай, я тихо, — ответила Зулайка, — Рыбаки так и говорят: кызыл-аскеры на Балхаш придут, тогда мы свяжем руки Бородатому Жеребцу.

Зулайка вновь рассмеялась, вытирая кулачками слезы.
— Замолчи, дурочка. Чтобы я не слышал больше этого в моем ломе! Своха должна знать свое место за оча-

гом. И не тебе, глупой, лезть в мужские дела.

Зулайка замолчала. Асан, в душе довольный всем, что она сказала, не хотел этого показать. Думы о сыне не давали покоя. Он считал себя главным виновником того, что Турсун ускал в дальнее и опасное путешествие, и теперь никто не знал, когда вернется он к родному очагу. Шестой месяц пошел с того дня, когда Турсун покинул родной берег. Все это время Зулайка, как и старики, терпеливо ждала его возвращения. Вместе с Асаном она собирала топливо на зиму, ходила с ним на рыбную ловлю, дома готовила пищу, избавив свекровь от домашних забот. Деятельная, неутомимая, она вносила оживление в дом. Зулайка находила время и для болтовни с молодухами соседних зимовок. Асан ревниво следил за нею уж не завязала ли дружбу с кем-либо из джигитов их бойкая сноха? Когда убедился, что его подозрения напрасны, успокоплся. Только один раз он очень встревожился. На улице рыбачьего поселка Зулайку остановил Гарри Уорд и затеял с нею игривый разговор. Видимо, приглянулась ему миловидная казашка, и он ремил заманить ее к себе. Но Зулайка, всегда веселая, на этот раз сурово сдвинула брови, отвернулась от Уорда и прошла мимо.

Асан, ликуя в душе, говорил:

— Будь всегда такой, Зулайка. Хоть в лохмотьях будостатый, а душа у него погавая. Вы с Турсувом самые счастивые люди на Балхаше. У вас есть эдоровье и молодость. Будьте счастивы, дети мои. Вот веспа наступит, веристех Турсун, привезеет нам хорошие подарки, и мы все вместе пойдем ловить рыбу. У нас есть лодка, а настанет время - будет и баркас с широким парусом. Тогда мы не пойдем на поклон к Бородатому Жеребпу... Будем плавать по озеру тупа, купа понесет нас ветер. У шайтан Филипп, буль проклято твое семя! Когда он бил Турсуна, я тогла еще лумал — что же... тебе, Зулайка, был нужен бешмет, а Турсуну - халат, Кто паст, если не Филипп? О бот мой!...

Несколько дней бущевала вьюга, наметая у зимовок плотные сугробы. А когда вновь установилась хорошая погода. Благодаренко и его друзья стали снаряжаться в палекий путь. В каждой казачьей станице на пути к Джаркенту и Хоргосу Гарри Уорд указал им адреса людей, у которых они могут найти безопасный ночлег. Уорд одобрил их намерение поехать к полковнику Любе в Кульлжу, дал им несколько поручений. Рано утром четыре всалника с дорогой поклажей в переметных сумах, вооруженные револьверами и обрезами, покинули гостеприимный кров Филиппа Яловенко и направили коней по пороге на восток.

Гарри Уорд шел к Лене, надеясь, как всегда, провести с нею вечер у теплой печки в мирной беселе, прислушиваясь к вою ветра в трубе. Он полюбил эти полгие зимние вечера и поймал себя на мысли о том, что опгущение бодрости и радости вызывало в нем известие о гибели Соколовского. Эта мысль поразила его: «Неужели я так сильно привязался к ней?»

Лена встретила его холодным взглядом, глухо спросила:

— Гле Вася? Что с ним случилось?

Уорд модча любовадся ею. Лена сильно изменилась после их первой встречи в Кульжде. Она заметно похудела, но стала крепче, полвижней и энергичней. И. может быть, именно поэтому стала еще более привлекательной.

Ну, что же ты молчинь, Гарри? Я жлу.

 Не хотел говорить, но рано или позлно ты должна **узнать** об атом.

— Он убит?

Видимо, так. Он не вернулся с поля боя.

Лена закрыла лицо руками.

Веселое расположение духа, с каким вошел сюда Уорд, мигом оставило его. Теперь он увидел, что хотя уже давно обладал Леной, душа ее оставалась чужой, почти враждебной. Желая отвлечь ее от воспоминаний о муже, оцсказал:

 Наши друзья проиграля в открытом сражения, теперь пастала пора пустать в ход более тонкое оружие.
 Мы едем в Пишпек, Лепа. После одиночества в Бурубайтале, надеюсь, это доставит тебе удовольствие, развеет скуку.

Я потеряла мужа и друга, — тихо сказала она. —
 И другого такого у меня не будет. Я осталась одна на

Вспомнив о своей жизин, Дена разрыдалась. Плакала овы долго в безутению. Она вспомняла, что сама уговорила мужа бежать в Синыдани, она была виновищей и надения, втинула его в рэвицую следку с Уордом, и теперь Соколовский, погибший в бою, вставал в ее воображения в вечный укор ее енспуской жизин. А между тем Гарри Уорд холодно молчал, даже и не пытаясь утешить.

Уорд взял из ее рук книгу и посмотрел прямо в глаза.

— Не отчанвайся, Лена. У тебя есть искренние, преданые друзья.

Оставь меня, Гарри.

всем свете...

Он взял ее руки, хотел привлечь к себе, Лена отстра-

Уорд встал, долго ходил по комнате, не в силах найти слова для утешения. Жалость к ней постепенно стала уступать ревности, хотя на это он и не имел права. Не скрывая раздражения, Уорд сказал:

Перестань плакать. Ты ведь уже не девочка.

Как ты смеешь так говорить со мной? — сказала она, вставая.
 Я? Имею право, как человек, обладающий тобой.

Ты эгоист... Бессердечный человек.

 Да, я эгонст. И я заявляю, ты — моя. Моя с головы до пяток.

— Ты купил мое тело, но душу я не продавала...

— Душу? Что душа? — усмекнулся Гарря. — Мы подем в Пяшиек. В янтересах дела, на недолгое время я всиомню старую профессию часовых дел мастера, ты тоже найдешь подходящее для себя запятие, но только не такое, каз в Кульдже.

«Негодяй! Подлец!» — шептала Лена. А Гарри про-

лолжал:

 Мы должны выполнить свой долг, а о душе поговорим на досуге. У тебя нет выбора. Здесь, на Балхаше, как и на всем свете, ты — одинока. А я протягиваю руку дружбы и предлагаю — едем в Пишпек. И помни: и навсегда преданный друг. Поверь, что это от чистого серда. Может бълг, ты думаешь, что и услу, один, без: чебя? Нет, этого не случится. Ты поедешь со мной, чего бы это ни стоило. Я надеюсь, что ты будешь благоразумной и поймешь — иного пути нет.

Сказав это, Уорд снова сел на стул, достал портсигар я закурил напиросу, пуская колечки дыма. Лена моизала, потрясенная всем, что услышлал сегодия, она сидела неподвижно, не в силах решиться на какой-либо шат. молчал и Гарри. Он кадал терпециво и, казалось, мог бы сидеть молча хоть несколько дней подряд. Он сказал все, что хотел сказать, и знал, что его жертва, опутапная стью. подкула, шантажа, утроз, асети, сковами любовного признания, не сегодня, так завтра послушно пойдет за ним. куга он ее поведет.

Лена не знала, да и знать не могла, что в то самое время, когда она оплакивала погибшего мужа, он былжив и лекал в постели в одиноком доме на заимке Ива-

на Пустовалова, в горах Ала-Тоо.

После себельного удара Соколовский долго лежел на снегу. Наконец он очнулся, подиял голову, огляделся. Вокрут никого не было. Тогда он вскочыл и побежал к брошенной им одежде, подобрал валенки и полушубок, бетро натвитум на голову шанку-ушанку. Из глубокой раны на шее сочилась кровь, застывала бисерными каплим. Не обращая на это вниманяя, не огладывансь по сторопам, порой утопав по колено в спету, Соколовский шел в сторому от столбовой дороги. Перед ним стояли горы, сизые в морозном тумане. Над горами загорались первые вездыл. Так он набрел на проселонную дорогу. Изнемогая, присел отдохнуть и больше уже встать не мог. Наступных суменки.

Пустовалов возвращался на свою заимку. Лошадь остановилась, испуганно всхрапывая и поводя ушамв.

 Никак столет кто? — сказал Пустовалов своему спутнику. — Давай-ка, брат, поглядим...

Соколовского подобрали почти в бессознательном со-

стоянии, уложили в сани, привезли на заимку.

Рану на шее залили свежерастопленным салом, зобилговали. На следующий день Соколовский лежал на кровати, уставив глаза в потолок. Хозяни завими Иван Нустовалов, уже знай, кого он приютил у себя, сидел у окна ва низмой обтинутой кожей табуретке и чарил сапог, С пирокой русой бородой в кротням взглядом, он походял на божьего угодинка. Пустовалов иногда отпламвался на раненого и говорил, говорил не переставая. Его тякая речь навевала дремогу. Соколовский засыпал. Просыпась, он снова видел сутулую спину Пустовалова и словя тяко журчала его речь. Рассуждения хозянна завимки казапись ему навивыми, во он поневоле слушал его и могчал.

— Совратился народ с пути истины. А путь этот в рай мисленный не где-нюбудь за тридевять земель, а здесь пролег, у каждого из нас в душе. Путь праведный усыная каменьями, увит герниями. Пойдешь по летгой дорожее — придешь на край гибеля, — а тернистый путь самоотречения, самоунижения, любви ко всему сущему — к благодати приведет, ибо Оп сказал: «Унижающий себи— возвысится. Блаженны кроткие — они наследуют землю». Вот она, легкая дорожка, куда завела! Каждый захотел легко пожить, и пошел с войной брат на брата. И что же? Одва кровь, кровь. Обидел тебя брата И что же? Одва кровь, кровь Обидел тебя брат да ты прости ему, не вымещай, забудь, живи бежеской жизнью и тут-же увидишь — ты доброе семя посел, семя любия, всепрощения...

Соколовский молчал. «Любито врагов ваших!— с горькой пронией повторял он мысленно слова Пустовалова.— Любить того, кто лишил тебя чести, славы, богатства, родины, лишил всего! Кто двинул тебя саблей по голове... Нет. язвините, око за око. Борьба ве на живот, а на

смерть...»

С Пустоваловым он в спор не вступал, думая о своем. Родная Тула, годы детства и вопостя, дюбовь Лена, фроят, Кариаты, скитания по просторам России, утрага родниы, притоны Кульджи, знойное небо Синьцзяка. «Лена... Где она теперь? Гарри Уорд... Проклятье! Что делать? Куда мие теперь?»

Решение пришло не скоро. Рана заживала медленно. Так прошел месяц. Пустовалов, думая, что приобрел еди-

номышленника, говорил:

 Оставайся, брат, на моей заимке. Отрекись от мирских забот. Весна скоро придет, землю начнем пахать, хлебушко сеять. Благодать!

 Спасибо за все заботы, — ответил Соколовский, век буду помнить вашу доброту. Но мне надо жену ра-

зыскать. А там видно будет.

 Как хочешь, брат Василий, — вздохнул Пустовалов, — надумасшь, приезжай... Новое всемирное братство будем строить. Отречемся от собственности, будет у нас

все общее. Твое — мое, а мое — твое. Приезжай.
В темный февральский вечер Соколовский постучался

в калитку двора, огороженного высоким глинобитным дувалом, на одной из улиц Пишпека. Ему открыл старый узбек и указал на дверь квартиры, где жила Лена.

Кто там? — послышался голос за дверью. — Это

ты, Гарри?

— Это я. Открой, Лена... Дверь открылась, в Соколовский, чувствуя, что теряет самообладание, переступил порог. Лена, увидев его бледное, заросшее бородой лицо, попятилась. Отступая в глубь комнаты, она прикрыла руками грудь в можнотреля на него, а затем опустилась на стул, безжизнен-

но опустив руки. Зубы ее выбивали мелкую дрожь.
— Здравствуй, Лена. Вот я и вернулся,— сказал он, оглядывая комнату. На спинке кровати он увидел муж-

ские подтяжки.

Не думал я, что так холодно встретимся с тобой.

Видно, помешал... Скоро придет Уорд?

 Дурно мне... Дай воды,— сказала она, не ответив на его вопрос.

Соколовский подал ей кружку и молча следил, как пон пила. Лена отставила кружку и, словно не узнавая, провела пальцами по его лицу, по бороде. Только тут опа даля волю слезам.

— Надосло жить... Убей меня. Вася. Не могу, не мо-

 падоело жить... э оеи меня, вася. пе могу, не могу больше, — стонала она сквозь рыдания.

Соколовский гладил ее волосы и, роняя скупые мужские слезы, говорил:

Тебя не буду... Жалкая ты. Несчастная.

Когда первая вспышка прошла, овладев собой, Сокодовский погрузался в раздумые. Оставаться здесь — невозможно. Идти ѝ Пустовалову, на заимку? Нет, нет... Это — самоубийство.

Тут пришла ему в голову мысль, резкая, как молния. Холодным чужим голосом он говорил жене слова, которые не хотел высказывать час назад, когда шел сюда,

думая с встрече с ней.

— Теперь я убедвлея: мы стали чужния друг друг, Ничего не говоря. Не пытайся возражать. Выслуянай меня, что я скажу. Если мы свояв будем вместе, я не забуду и не прощу али сопьось вовсе. У нас один исхол: мы должни расстаться. Навестра или нет — не знаю. Ты дашь мне денег и все необходимое на дорогу. Я еду к Дутову, в Оренбург. Чем пасть бесславной смертью, в тучше ли пасть в сражении на поле боя? — Соколовский бессозиательно повтовил слова, сказанные раньше Уолдом.

Изменить это решение Лена оказалась бессильной.

Ни одно из ее предложений Соколовский не принял.

В полночь под резким порывом ветра зашумели тополя, пошел липкий снег. Рано утром Соколовский вышея вз дома и, не оглядываясь, пошел по направлению к базару, где вскоре затерялся в пестрой толпе.

Отшумели в степи бураны и выоги. Над Чуйской долин из светлых январских дней возвращался в родное село отряд георгиевских партязан. Впереди на статном коне ехал Денис Акименко. За ним вламеносен, развернув влий стяг, горячил коня. В полушубках и шанках, с винтовками за плечами, ехали партизаны по четверо в ряд. На темных обветренных лицах сивла радость скорой встречи с родиными.

— Годи, браты, зараз подывытесь яка будет нам встреча,— говорял Денис, обращаясь к своим друзьям. — Як вы думаете, клопцы, теперь мы заробылы каждый соби по доброму поцелую от жинок и дивчат? Га?

 Заробылы, Денис Кондратьевич, — ответили ему, заробылы и не тильке поцелуя, а и по доброй кварте го-

рилки да, мабуть, и ще кос-чего покраше...

Эти слова были встречены дружным смехом. Партизаны, увидев хаты родного села, подтянулись и грянули удалую старинную песню, родившуюся еще в похолах запорожских казаков.

Ой на гори тай жинцы жиуть... А по пид горою, яром, дольною Казаки идуть... Гей! Дольною, гей!..

На встречу с нартизанами собрались жители Молдавановии, Георгиевии, рабочие цементного завода. Павло Терещению ходия между столами, проверяя,

Павло Терещенко ходил между столами, проверяя все ли готово для встречи.

Едут, едут! — закричали в толпе.

Отряд двигался по удице. Вслед за ним бежали ребявилис. На площади около сельсовета партизаны остановились, слезли с коней, к шви бросклись родиме. Акименко и его друзьи подошли и накрытым столам. Первый стакая Павел Терещенко подал комиссару. Пейте на здоровье, Денис Кондратович!

Акименко поднял стакан с вином.

Поздравляю вас с победой, товарищи! Хай живе радянска влада!

Партизаны закричали ура, вверх полетели шапки. Замграла гармонь, девушки и парии пустились в пляс.

 Ну, расскажн, Денис Кондратович,— сказал Терещенко, когда они уселись за стол,— как воевали. шо бу-

ло там, в нижних селах?

— Война була така, — ответил Акименко, — гонялись мы за пими, як за трусливыми зайцами. Сухомисов со своим отрядом левым берегом, а мы — правым. В Благовещение гоединились, окружили село. Побизн около десяти куркулей, остальные повтикалы. В Ново-Трощиком, кажуть, до нашего прихода був копный отряд беловодан, человек, мабуть, двадцать, не бильше. Подались они на Балхаш, в банду Яловенко. Да туда мы не доехали. Мало припасов осталось, а там пустыия на сотню верст. Но будет время, доберемся мы и до Люзенка!

Затем все разошлись по домам, где ждали дорогих гостей партизанские семьн. И долго еще по селу играла

гармонь и слышались веселые песни.

## ۷ij

— Нет детей — бела, дети есть — бела и горе. Вот утебя, Афанасты Проконьевич, два сына растут. Старшему, Ваньке, который пошел? Двенадцатый? Еще маличуган. А вот у меня младшая — Настенька, бодай ток лымо, как говорят хохым. Давво ли в кукым перестала играть, а вот уже надо приданое готовить. С командиром Красиб Армин дружку завела.

Так говорил Монсей Петрович Олейников своему старму другу Афанасию Проконьевичу Коломейик, когда они возвращались домой с базара. Оба они жили в Дунгановке, оба совсем недавно служили агентами торговой компании «Эпитер» по сбыту швейных машин. Вместе проводили праздники, у них было о чем вспом-

нить, было о чем поговорить.

День был солнечный, снег таял, на солнценеме с крыш бежала вода. На улице стояли лужи, и даже в тени снег стал рыхлым. Пахло талой землей. Моисей Петрович распахнул пальто. Ему стало жарко оттого, что он торошился и говорых горячо.

Афанасий Прокопьевич, мужчина средних лет, в драповом пальто и меховой шапке, с маленькой бородкой клинышком, щурыл карие глаза, с улыбкой посматривал на собеседника. Зная характер Моисся Петровича, он и не пытался возражать, а только изредка вставлял свое слово.

Давно я хотел посоветоваться с тобою, Афанасий Прокопьевич.

Говори, Моисей Петрович.

- Софья сердится на меня, дочь тоже все молчит, а жених этог самый и не поикавывается к нам. Ты самый полчаса полчася на такон у меня характер: вспылю, накричу, а прошло полчаса отлегло от сердца. И надо было такому случиться! Самым элейшим противинком Логвиненко и оказался. А ведь я правду говорил. Сам, говорю, солдатом был, знаю, как девом боманывот. Ежени, говорю, полобру-поадороу, так пусть в дом ааходит, а под окнами нечего зубы скалить. Да ведь это я когда говорил? Еще прошлым летом, когда полк на фронт отправлялся. А теперь с фронта вернулся парень. Вот и думаю я, Афанский Прокольевич, или уж сдаться и дать согласие на брак, или до копца на своем стоять? Как ты посовету-ещь, а?
- Не зваю, что посоветовать, Монсей Петрович. Советовать легко, да правильное решение найти трудно, особенно в делах семейных. Чужую, говорят, белу руками разведу, к своей — ума не приложу. А как сама Настенька?
  - Говорит, любит...

Тогда соглашайся.

— А если снова жених на фронт, ведь война еще илет?

Тогда не соглашайся.

А если она самовольно сбежит к нему?

Тогда дай согласие.

 Не пойму я тебя, Афанасий Прокопьевич, мужик ты со здравым умом, а говоришь ерунду, то соглашайся, то не соглашайся!

Коломеец рассмеялся.

— Вспомін, Моксей Петрович, когда мы молодыми были, тоже ведь по любям жениться хотелось. Не смели ослушаться родителей, потому суровый закон был. И подумай, сколько несчастых браков из-за своенравия радителей было. А теперь новое время. Если любят друг вауга и **востойны** один другого — не противься. Только свою отверскую заботу прояви, лушу согрей, если заметинь медатное, правильный нуть укажи. А война еще может жити несколько лет, но разве она помеха? И на войне жили, как люди — рождаются, любят, умирают...

Моисей Петрович лаже остановился и посмотрел

R PARA CROSMY TRUPY.

Правду ты говоришь, Прокопьевич?

Неужто это не правда, Монсей Петрович?

— Вот какая валача выпала на мою полю! — валохнул Олейников, - Ведь дочку свою люблю, вот как трясусь над нею. Я только добра и счастья ей желаю... А влючт что случится? Как угадать? Парень, как будто всем коронг, а кто его знает, что у него на уме?

Сама жизнь подскажет, Монсей Петрович.

— Вот и я так думаю, Афанасий Прокопьевич, торонаться не надо. Жизнь полскажет. Поживем - увилим. А вот и наша хата. Заходи, Проконьевич, посидим, потолкуем, чайку попьем.

 Спасибо, Менсей Петрович, нало ломой спешить. там Ивановна меня ждет, кабана собираемся забить. Лучше уж вы к нам с Софьей Антоновной захолите, лавно

v нас не были.

Где там заходить, — махнул вукой Олейников. —

уж как-нибудь после.

Коломеец, простившись с другом, пошел дальше. Меисей Петрович открыл дверь дома. Его давно ждали к обеду. Вся семья была в сборе: и жена, и Настенька. и Василий.

Батя пришел! — обрадовалась Настенька.

 А ну, угадай, дочка, какую обнову и тебе постал? Какую? Покажи...

Отен неторошливо развернул отрез китайского шедка. - Вот. У спекулянта постал. Гле теперь чего возьмешь? В магазинах хоть шаром покати. Повоевались! Впору, как в старину, стан поставить на самим ткать.

 А что же, и поставим, — откликнулась Софья Антоновна. - да и наткем, что нужно. Эка невидаль, Работать

нам не привыкать.

Настенька с восхищением рассматривала и прикилывала к себе нежную ткань.

- Hv. хватит. Настенька, примерять, Собирай на стол. Из спасиба шубы не сощьещь. Слушать отна нало. За столом Василий рассказывал отну.

 Сегодня доклад у нас был. Ну и дела на свете творятся! В Германия революция, в Австро-Вентрии революция. Кайзер Вильтельм полетел с престола. А в Париже американский президент Вильсон да французский Клемансо, да английский Либий Можик з аселано.

О чем они там толкуют? — спросил отец.

- Об этом не говорили, надо полагать, насчет Рессии прокатываются да за свои капиталы трясутся.
- Капиталы, капиталы,— проворчал Монсей Петрович. Думаешь, они помирятся? Вот увидишь, лете наступит, опять с войной на нас полезут.

Пусть попробуют, обожгутся.

- А я что говорю? сердито покосился на него отец. — Кто может устоять против русского селдата? Нет такой силы на свете!
- А еще говорят, продолжат рассказавать сви, к нам в Пиппек не то из Типкента, не то из Верноге новый комиссар едет, будет разбирать из-за четь Беловодский бунт получился. Кое-кому достанется на опехи.
- Давно бы надо, загордились вы очень, комиссирами заделались. А разберись толком, кое-кто не на свое место сел. Вот он, этот самый-то настоящий комиссар из центра, он, пожалуй, пропишет вам ижипу.
- Да нам то что, усмехнулся сын, это тем, неторые в тылу сидели, туго придется. Многие уже теперь смазывают пятки.
- О мих и разговору нет. Эти еще при жизни померли. Вот посмотришь, как полетят другие, пречие... Твой-то Логвиненко как? Крепко силит?
- Логинично как: гренко садит:

   Логинично как: гренко садит:

   Логинично как: гренко садит:
  кие дела сотворям!, Посмотрели бы, как он под Копалом
  водил нас в атаку. Сам впереди. Только сабля сверкает. Ребята души в нем не чают. Одвим словом настоя-
- щий командир.
   Настоящий, говорящь? Гм! задумался Монсей Петрович. А парень, посмотреть, так себе. Молод еще. В старой армии такому юнцу только отделение доверили бы. А тут. смотри тых командир полката.
- Вот и хорошо, что молод, вставила свое слово Софья Антоновна, — молод да умен, два угодья в нем.
- Слышите, как мать за Ящу стоит! рассмеялся Монсей Петрович. Так и норовит его в зятья прибрать.

 Довольно тебе, Монсей,— сердито отмахнулась Софъя Антоновна,— хотя бы при дочке не говорил чего не слеп

- И пошутить нельзя, - примирительно сказал Мои-

сей Петрович.

Настя все время сидела молча, и только, когда отец заговорил о Логвиненко, краска смущения залила ее лицо. Она многое скрывала от отца, боялась его. И только

матери доверяла свои девичьи тайны.

Вечером крепкий морозец сковал подтаявший за день снег. Лужи затянуло звонким льдом. На небе зажглись яркие звезды. Гудок локомобиля из Дубового парка известил жителей города, что сегодия в кинотеатре «Эдиссон» состоится показ картины. Мололежь спешила на таниы.

Магазин братьев Мирзабаевых на Базарной улице был одним из лучших зданий города. Огромное кирпичное здание с большими зеркальными стеклами стояло на углу, на самом видном месте, привлекая взоры всех прохожих. Широкий тротуар вокруг магазина был выложей шестигранными плитами. Теперь в этом здании был народный дом. Через широкие окна на тротуар падали светлые полосы электрического света. Когда открывалась дверь, на улицу вырывались мягкие звуки духового оркестра. Яша встретил Настю у входа, поснешно взял ее под

руку. У вешалки стояла толпа. Они разделись. Яша взял Настино пальто и вместе со своей шинелью, не ложидаясь очереди, повесил на крайний крюк.

— Пошли танцевать. — весело улыбнулся он, оправ-

ляя гимнастерку.

Настенька, румяная от мороза, с восхищением смотрела вокруг, прислушивансь к оживленному говору и смеху. В вальсе плавно кружились пары. Под потолком висели гирлянды разноцветных флажков. Большая люстра щедро лила теплый свет.

- Как хорошо влесь, Яша! Молодой командир уже стал известен всему населению города, а девушку, с которой он вошел в круг танпующих, знали немногие, и поэтому теперь парни и девушки с любопытством смотрели на новую пару. Настенька заметила это, и лицо ее зарделось румянцем. Она с гордостью положила руку Яше на плечо, а он увлек ее в веселый круговорот.

Они танцевали весь вечер, никого пе видя и не замечая вокруг себя. Смотрели друг на друга, и их глаза без слов говорили им обо всем, о чем они раньше сказать не умели.

Завтра начинается масленица,— сказал Логвинен-

ко, - поедем кататься? Я возьму санки...

Поедем! — радостно подхватила Настенька.

. Утром на сапках с расписным кузовом, в которые был запряжет гнедой рысак, Лотвинено подъежал к дому Олейшиковых: Настенька давно ожидала его и, как только увидела в окно, выбежала навестречу, на ходу застегивая пальто. Настенька пикогда в своей жизни по каталась на сапках. Спет на улищах Пиппиева не держался долго, он выпадал в конце декабря, а месяц спутся таял. Катанье на сапках — столь редкое уровольствие в этих краях, теперь предстояло ей испытать впервые и притом вмесет с Яшей.

Они выехали за город, в открытое ноле, где снег лежал ровным белым покровом и его еще не могли одолеть по-весеннему теплые лучи солнца.

- Прокатимся по тем местам, где гнали беловод-

чан, - предложил Яша и дал волю коню.

Колкий ветер бал в лицо, свястел в ушах. Из-под копыт рысака летели комы снега. Полозыя со скрежетом и свястом сольтали по накатанной дороге. Сады и дома ближайшего села вавергелись, как карусель. Внерегоник бежали дальше снеговые горы, над ними клублись серые облака. И показалось в эту минуту Настеньке: летя они в немяведанную даль, где нет никого, только они один в этом светлом мире — она и Яша. Серще замирало от новых, неведомых е й радостных ощущений. Рысак прибавил ходу и полетел, как вихрь. Насти вскрыкнула и обевым руками ухватываеь за Ипу. Он бил е левой рукой и кринкул во всю силу легкых:

Эте-гей! Гнедой! Но-по, пошевеливай!..

Ветер подхватил его крик. Они оба хохотали до слез и мчались все дальше и дальше по снежному полю.

На обратном пути Яша придержал рысака, от потных боков которого валял густой пар. Красавец конь бежал крупно, размащието, гордо держал голову, словно гордился своими седоками.

Прощаясь у калитки, Яша сказал:

 Вечером придем на блины. По нашему обычаю треба было бы вареники да галушки со сметаной, но я не прочь поесть и русские блины... Но как бы твой отен не угостил меня тем, чем ворота полициают.

Настенька рассменлась.

Приходи, Яша, отец совсем не такой, он добрый.
 Логвиненко отправился к Нагибину.

 Петр Егорыч, — попросил он, — будь до конца пругом.

— А что. Яша?

 Одно дело надо порешнить. Помнинь дивчину, с которой я познакомил тебя на вечере, когда мы в похон собирались?

- Ну как же, помию, - ответия Нагибии, - только

имя ее забыл.

Настя Олейникова.

— А, правильно, Настя. Хорошая дивчина! Так в чем же дело?

 Видишь ли, — улыбнулся Логвиненко, — она дает сотласне выйти за меня замуж, но ее отец упирается... Иотравь это дело, брат...

- А что же ты сам боншься сказать родителям? Отца

испугался. А еще командир полка!

— Да я как будто и не боюсь, а все же чего-то стесняюсь. Выручай, Цетр Егорыч. — Так и быть, удружу, буду твоим сватом,— согла-

сился Нагибин.
О намерении Логвиненко узнали и остальные его

прузья.

Вечером Нагибин и Логвиненко пришли в дом Олейвикових. Нагибин, создавая выкисоть и торжественность минтулы, кая и подобает свату, положил хлеб-соль на стои, поздоровался с Монсеем Петровичем и Софьей Антоновпой. Настенья, как только вощет сват, скрылась в смежной комнате и с замиранием сердца стала прислушиваться к разговору. Лицо ее торело.

Нагибин огляделся, достал расческу, не спеша причесал волосы, уселся, откашлялся, приготовился держать

Логвиненко сел рядом с ням, положил руки на колени и смотрел прямо перед собой, словно пришел в фотографию.

Родители Насти сразу догадались, зачем приняни в дом нежданные гости, но не подали вида. Монсей Петрович, ответив на приветствие сле заметным кивком головы, сурово сдвинул брови и присел у окна. Софья Антоновна села на табуретку у русской нечи, подцерев щеку рукой. Она одобрительно улыбнулась Яше, но тот по-прежнему смотрел в одну точку.

Нагибин снова откашлялся и начал:

— Зажили вы теперь, можно състъ у нас съсме до содатская сра. И еще, стало быть, есть у нас семь едов гороха — горох зареный, горох парешый, горох так да горох в перогах. Одини слом, в доме все есть, все припасено до стало быть, есть у нас семь едов гороха — горох зареный, горох том да парешый, горох том да парешый, горох том да парешый, горох том да парешый, горох том да парешый да парешь, голочь да варить — некому. И вот ходили мы с дружком по городу, все изкали, где бы ходини мы с дружком по городу, все изкали, где бы ходини мы с дружком по городу, все изкали, где бы ходини нет. А сез ходини как и без ходина — дом сирота. Вы тут давно живете, всех знаете. Вот мы и пришли спросотът: не посоветуете и нам, дорогие ходяева, какую хорошую работницу въть в дом?

«Ну, наплел Егорыч,— сокрушенно вздохнул Логвиненко.— работницу в дом. Откуда он столько пустых

слов набрал?»

Монсей Петрович молчал, а Софья Антоновна как можно более мягко, словно заученными словами, ответила:

— В рабогницы мы не навимаемся, в своем дому кватит работы. Да в насече еды тоже не жалучеся. Людим мы простые, не гордые, а к другим на поклоп не ходим. Какие сами, такие и сани. Была бы корошка, будет и молочко. А насече работницы, не занаем, что и посоветовать. Люди вы, как вядно, не робкого десятка. Найдете. Будете заботиться. — пайдется и работинца.

— Ловко поддела меня хозяйка! — воскликнул Нагибик. — Нашла коса на камень. Да что говорить? Не будем зря время тратить: у вас невеста, у нас — жевих. По рукам, да и свадьбу играть. Так, что ли, Моисей Пет-

рович?

 Теперь не старое время, — ответил Монсей Петрович, — надо желание невесты узнать. Мать, позови-ка сюда Настасью, чего она спряталась? О ней разговор.

Настя вошла, села рядом с матерью. Она была смущена, но делала вид, что не понимает, о чем идет речь Отец посмотрел на нее с удивлением: «Хитрый народ эти бабы. Вот и мать ее такая была, когда за меня сватали. Как невинная овечка сидит, будто ее инчего пе касается».  Ну как, сватушка дорогой, не унимался Нагибин, играем свадьбу?

— А почему жених молчит? — спросил Монсей Пет<sup>11</sup> рович. — Насколько известно, он не простой какой-ии-Чбудь, а командир полка. Небось, говорить научился?

 Потому и молчу, что согласен, промолвил Логвиненко.

— C чем согласен?

Согласен, что мой сват говорит.

Проговорив это, Логвиненко посмотрел на Настю и, еле слерживая улыбку, снова уставился в одну точку.

Монсей Петрович, довольный тем, что сватовство проходит чинно, как в доброе старое время, обратился к дочери:

— А ты как?

Согласна, — тихо сказала Настя и вся вспыхнула.
 А мать? Что же ты молчишь? Говори, Софья.

— Как отец скажет, так и будет,— ответила Софья Антоновна

Ответ жены совсем развеселил Моисея Петровича. Он пе мог скрыть довольной улыбки.

 Ну вот, сваток, все согласны, — радостно крикнул Нагибин. — За тобой последнее слово осталось!

Монсей Петрович встал и только раскрыл рог, чтобы сказать последнее решительное слово, как распахилась дверь и на пороге появился Шатилов. Оп быстро прошел в передний угол, поставил на стол корзину с бутылками вина, разгладия рыжие усы и всесло крикнул:

Здравствуйте всем!

Он успел уже выпить.

 Яков Никифорович, Настасья Моисеевна, поздравляю с законным браком! Предлагаю выпить за здоровье молотых!

Погоди ты с вином! — сердито одернул его Наги-

бин. — Всю музыку испортил!

 — А что? — остановился в нерешительности Шатилов. — Неужели еще не усватались? Не пора ли кончать

церемонию? Ребята заждались!

К дому Олейниковых на нескольких брячках подкатили друзья Логивненко. Они вслед за Шатиловым шумной ватагой ввалились в дом и бросились поздравлять молодых. Софья Автоновна растерянно смогрела то на мужа, то на дочь, отвечала на приветствия. Логивненко стоял уже рядом с Настенькой. Друзья пожимали вы руки, поздравляли. Комната вдруг стала тесной, наполнилась шумом и смехом. Вот уже и гарменист вощел, и Шачилов достал штопор, чтобы откупоривать бунылки. И тогда Монсей Петрович, мантув рукою, види свое беседине, поиял, что ему инчего больше не остается кан дать согласие. Не узнавая своего голоса, он крикнул:

 Согласен! Слышали? Настенька, Яша... Гуляйте, живите, будьте здоровы! Дай бог счастья! Гармонист уда-

. рил по ладам, все подияли стаканы с вином.

Свадебный пир длился несколько дней. Масленица прошла в громе оркестра, в звоне гармоники и девичьих песен. По городу мчались лихие тройки с бубенцами.

На свадьбе Логвиненко пировал весь гарнизон Пишпека.

uena.

....Было рано праздновать победу.

Из Сибири долегола тревожная весть. Адмирал Колчак на деньги Антанты собрал огромные силы и объявил поход на Москву. В то время, когда правитель Сибири намеревалса на белом коне вступить в первопет стольную столицу, его соратики — атамая Анненков должен был праздиовать свою победу в столице Средней Азии — Ташкенте.

Весной 1919 года полки атамана Анненкова, хорошо обмундированные, вооруженные новыми японскими винтовиками, с пушками и пулеметами двинуляесь на Семироче. В армин белого атамана, кроме насильно мобилизованных крестым Сибири, были отбориме доброволические полки сибирских и семиреченских дазаков, драчен, от преды смерти, отрады Алан-Орды. Несли опи на черных знаменах печать смерти — черен с двуми прекрещенными костими, я ваглый истопный крик- «С цами бог и атамай» Ехали оци на сытых конях, хмельные от предвушения скорой победы.

В Сергиополе белый атаман настиг большую партию солдат, возвращавщихся из германского илена. Солдатам, собранным на площали, Авиенков предложил вступить в свою армию, но те отказались. Они отвоевались и после германского плена хотеля одного — возвратиться в род-

ные места, к мирному труду.

Анненков приказал открыть во солдатам пулеметный огонь.

Сергионольская трагедия многим открыла глаза, показала, какую долю сулит народу победа белогвардей-

317

ских генералов. Крестьяне семиреченских сел и деревень взялись за оружие, пошли в красные партизаны. Волна народного гнева ширилась и росла. Но лют и жесток был вооруженный до зубов белый атаман. Вступив в село. где оставались семьи красных партизан. Анненков предавал его огию, расстреливал беззащитных женшин, стапиков и петей

Учинив невиданную по жестокости расправу. Анненков шел дальше на юг, угрожая центру Семиречья -городу Верному. После взятия Верного и Пишпека атаману открылась бы столбовая дорога на Ташкент. Но нод Лепсами и Копалом полки атамана натолкнулись на упорное сопротивление отрядов Красной Армии. Здесь, на рубежах Лепсинска и Копала, и завязались упорные бои, которым суждено было решить исход вой-

ны в Семиречье.

После разгрома Беловолского мятежа, командующий Семиреченским фронтом Емелев поспешно поехал на Копальский фронт. Пвшпекскому полку под командованием Логвиненко было приказано остаться в Инпіпеке. чтобы оградить порогу на Ташкент от нового возможного

напаления мятежных сил.

Весна не принесла радости в лом Иваницыных. Умерла старая мать Екатерины Дмитриевны. В те дни, когда семья переживала эту утрату, слег в постель Алексей Илларионович. Голы тревог и лишений напомнили о себе. У постели больного собрадись его боевые прузья. Алексей Илларионович приполнялся с полушки. На бледных шеках его выступил лихоралочный румянец. Покашливая и вытирая платком проступивший на лбу пот. он посмотрел на всех.

- Очень рад вашему прикоду. Третий день я оторван от всего и не знаю, что творится на свете. Вы наверне, что-то новое принесли, вижу по глазам. Так рассказывайте. Что-нибуль случилось?

- Есть новости. Алексей Ларионыч. - ответил Гри-

бов. — да может... - Ничего, ничего, поспешно перебил его Ивани-

цын, -- мне уже стало лучше. Говорите.

- Когла человек болен, лечиться напо. - сказал Керимкул. - На Иссык-Куль ехать, Алексей-аке. Там всякая болезнь пройлет.

- Поплечиться бы не мешало тебе, Ларионыч.поллержал его Нагибин.

- Правду сказал Керимкул, согласился с ними Логвиненко, — Иссык-Куль — богатое место для отдыха и лечения.
- Спасибо на добром слове, ответил Иваницын. Лечиться будем, но как можно в такое время думать об отдыхе? Что слышно от Емелева из Верного?
- Слышно, грозится атаман Анненков недели через три пожаловать к нам на блины, — угрюмо сдвинув брови, сказал Нагибин.
- Масленица кончилась, усмехнулся Иваницын, его, наверно, уже хорошо прокатили там, под Копалом? Говорят, отважно дерутся наши ребята, не идут к нему с хлебом-солью.
- Положение на фронте, надо сказать, тяжелое, посмотрев на всех, проговорил Грибов,— но мы другую повость принесли. Письмо из Уральска, от товарища Фрунзе.
- Вот, сегодня в Совдене получили. Читай, Яша, передавая Грибову пакет, попросил Кернмкул. —Хорошо нишет товарищ Фрунзе.
- Не легко было доставить это цисьмо через дутовский фронт, а вот дошло, — улыбнулся Грибов, — есть на свете славные почтовики!

Слегка картавя, поминутно взглядывая на лежащего в постели Иванинына, Грибов читал:

«Братья киргизм! К вам, к народу, для которого история была злой мачехой, вся жизнь которого была полна горя и страданий, обращаюсь я со своим словом. Братья! На земле происходят великие события. Чаша тершения наропного пепеопышалась...

Фрунзе писал правду о партии большевиков, о Советской власти, о целих бодьбы трудового народа. В каждой строчке письма чувствовалось горячее желание, чтобы эта правда стала повитной и доступной каждому кир-

гизскому бедняку.

«Н хочу,— продолжал читать Грябов,— хочу, чтобы это стало лебо в вам, нашим братьям и друзьям, кпргкаской бедноте. Хочу, чтобы в вы, как один человек, подпитье на защиту Советской власти, песущей вам зарю вовой жезни. Вспомните, братья, сколько бед и страданий причиняла киргизскому народу старая царская власть. Разев не отдавала она весь парод во власть кучки ваших богачей-стариции, которые отбирали последнее, что у вас отваваюсь?

В заключение Фрунзе призывал:

«Поднимайтесь же, братья, поднимайтесь, друзья! Идите скорее под наше Красное знамя, знамя всех трудящихся всего мира...

Вперед, друзья, на борьбу за счастье, за волю, за

светлую жизны!»

 Хорошее письмо,—с чувством сказал Иваницыи, когда Грибов дочитал его, свернул и снова вложил в пакет.
 А ведь это, говарищи, замечательный документ для наших агитаторов. Надо его размножить на машинке, послать по всем селам и анлам.

Керимкул, слушая письмо, словно вновь видел перед собой Михайлова-Фрунзе, его простую добрую улыбку, пышные русые усы, лучистые серые глаза. «Наш друг, хороший друг,— думал он,— спасибо тебе, аксакал Фрунзе. Весь напос кажет спасибо».

Иваницын приподнялся на постели. Письмо соратника Ленина, протянувшего дружескую руку через враже-

ские корлоны, взволновало его.

- Подумайте, товарищи, сказал Иваницы, от письмо написано два месяца тому назад, когда мы об Анвенкове еще ничего не слыхали, а как ово теперь пригодится нам. Авненков хочет сломить народ белым террором, расстрелами, виселицами. Старая песви, знаем.. Просчитается белый атаман. Сетодня же вадо провести митинг в казармах. Через наш листок кликнуть клич.
- Аксакал, заметно волнуясь, прервал его. Керимкул, — команулюций Емелев приказал полку Логвиненко оставаться эдесь. А кто пойдет на фронт? Мы с Грибовым пойдем. Надо собирать новый киргизский полк.
- Правильное решение,— одобрил Иваницын,— а что ты скажешь. Яша?
- Мы уже договорились с Керимкулом,— ответил Грибов,—вместе пойдем. Только, как говорят, один в поле не воин. Добровольцы добровольцами, а надо провести партийную мобылизацию.
- Идея хорошая, согласился Иваницын, только мы должны на этот счет получить директивы краевого

комитета

 Чует мое сердце, такая директива будет,— заговорил все время молчавший Логвиненко,— мабуть, пока мы тут балакаем, она уже идет по телеграфу. Анненков и его «гусары смерти» это не беловодские кулаки, против них надо держать острую саблю. Правду я кажу, това-

риш Иванинын?

— Правда, правда, Яша,— согласился Иваницын и задумался. — Гм... «Гусары смерти!» Название-то какое! Батальоны смерти... Гусары смерти... Что-то похоже на истерику Керенского.

- Я так понимаю: смерти ищут, видно, жизнь им

наскучила, — усмехнулся Нагибин.

-- Ищуг смерти, -- подхватил Логвинению, -- что ж. Они ее получат, червые гусары. Послушайте только, что говорит народ. Мои ребята шумят: «Чего тут сидим, чтоб Анненков дошел до Пишпека? Давай команду, снова двинемся на белую казару».

— Все пойдут,— согласился Иваницын,— кто захочет снова надеть ярмо на шею? А наше дело — показать пример. Правильно вы решили. товарищи. Собилайте

добровольцев, сколотим новый полк...

Как и во время мятежа, Пишпек переживал тревожные дни. Здесь скрестились военные дорого окруженного врагами со всех сторон краспого Туркестава. По Ташкентскому тракту с наступлением весны вновь началось большое движение. На север, к Вериюму, двигались обозы с хлебом для фроитя, с боеприпасами. По радиотрасграфу летело к фронту прязывное слово Москвы, опо возумиевляло, давало новые силы, вселяло веру в победу.

В Пишпеке создавался новый боевой отряд, куда вступали добровольцами русские и киргизы, украинцы

и узбеки, дунгане и татары.

В это время на пишпекском базаре на одной из лав-чонок появилась вывеска:

## Часовых дел мастер Покупка и продажа золотых и серебряных часов Починка с гарантией

Мастерская была маленькая, и если приходили в одно время два клиента, то одному из них приходилось ожидать на улице. Бывали дни, когда мастерская совсем не открывалась.

Гарри Уорд, он же Петр Иванович Петушков, скупал и перепродавал золотые и серебряные часы, занимался их починкой, вспомнив свое старое ремесло. Из окна он видел базар, куда съезжались жители сел и деревень, кочевники из дальних урочищ. Часто и подолгу бродил он по базару, все слышало его чуткое ухо, все видел его острый взглял.

Однажды в его мастерскую вошел кляент в потертом, когда-то модном пиджаке. Гарри беспечно папевал романе о душистых гроздых белой акации и, приставив к глазу маленькую лупу, пристально рассматривал часовой механизм.

 Павел Буре. Отменно служили, сказал клиепт, педавая карманные часы. — Да вот, остановились. Посмотрите, может, им, как и хозяину, отощло время?

 — Будут еще работать. Им, как и хозяину, чистка нужна.

- Гм... Что вы сказали? Чистка? Уже вычистили. Все до последнего пуда, до последней головы скота. Дом, завима, все прахом пошло. Остались одни часы, черт их
- возьми!
   Не падайте духом, утешал его Уорд. У вас опыт, ум. сноровка, изворотливость...

Откуда вы знаете, что у меня?...

- Догадываюсь. Я исправлю. Вани часы еще будут служить. Какие в городе новости? Что-то комиссары забегали...
- Говорят, туго на фронте. Появился какой-то атаман Анненков... С большой силой идет.
  - Что вы говорите? Плохо... Плохо.
    - Что? Плохо? Кому плохо?

- Нам плохо.

 В том то и дело, что мне плохо, — рассердился клиент, — а вы говорите — ум и сноровка... Чепуха! Ложь! Поужинать Гарри зашел в столовую, где на помосте

сидели два баяниста — братья Полкановы.
— Вальс «Березку», — небрежно заказал он и, усев-

- шись за столик, стал рассеянно смотреть по сторонам.
   Что прикажете? вежливо улыбаясь, спросила,
  Лена, смахивая со стола крошки.
- Я ваш постоянный посетитель и вам, барышня, слепует помнить мое излюбленное блюдо.
  - Лагман?

- Ну, разумеется.

 Сию минуту подам,— хорошо усвоив свою новую роль, ответила молодая женщина.

— Сегодня в «Эдиссоне» хорошая картина,— тихо сказал Уорд.

 Хорошо. Я буду ждать, улыбнулась она. Гарри говорил беспечно, по понимал, что даже в эти минуты за столиком он работает, делает доллары, ябо из всех малых дел складывалось одно большое, ради которого он приекла эту страну.

Поздним вечером он сидел в доме купца Канина в компании новых друзей за преферансом. Купец совсем недано вел солидиую торговлю, имел мануфактурный магазин, но теперь, оставшись не у дел, проводил времи за картами, собирая вокруг себя людей, способных вести иную тайную игох.

 Господа, — говорил Уорд. — Наступают события исключительной важности. Мы должны быть готовы ко

всему. Наше время не за горами...

Уорд шел по Дубовому парку и остановился ополо практов могилы красноармейцев. У доские с именами павших воннов лежал увядший вепок из хвой, перевитый траурной лентой, на шесте печально опустилось алее полотивще. Чутуние пушки в грозом молчавия смот-

рели своими жерлами во все стороны.

Тарри сиял кенку опустил голову, спратам умыбку, День был по-весениему тепьий, солечный. Прелые листья дуба, опавшие вокруг могилы, надавали терпкий аромат талой земли. На вствях дубов налявались иовые почки. По глявной алиге парка пля людя. К намятнику подошли два красноармейца. Тарри искоса, с любонытством сомотрел каждого. В шинелях, с вещевыми мешками в руках, красноармейцы, видимо, спешили, ио что-то запремало их здесь.

Пойдем. Петя.

Пойдем, Петя

 Нет, постой немного, — откликнулся тот, кого назвали Петей. — Дай проститься. Кто знает, вернемся ли мы сюда когда-нибудь?

Он смахнуя с черных респиц невольно набежавшие слезы, клятвенно потряс рукой, обращаясь к памятнику так. словно перед ним стоял живой человек:

— Прощай, батя, мой дорогой...

Уезжаете, товарищи? — спросил Уорд.

— Да, уезжаем,— отозвался товарящ Пети,— на Северный фронт, бить белых. А ты? Может, тоже с нами поедешь? Давай, места хватит.

 До меня очередь не дешла, — отозвался Уорд, может быть, и я скоре поеду... А что, здесь похоронен ваш отец? — Его отец, — показал красноармеец на Петю, — вот он, третий по счету — Митрий Грицин.

Петя пристально посмотрел на Уорда.

 Что ты рааговорился с ним,— сказал Гришин, буржуйский сынок какой-нибудь. Такие как раз поедут...
 — Напрасно вы, товарищи, обидные слова говорите,— сказал Уорд. — Надо узнать сначала человека, а потом говорить.

И правда,— согласился товарищ Гришина,— изви-

ните нас.

— Ничего, ничего,— ответил Уорд улыбаясь. — Счастливого пути вам желаю. Как говорят, ни пуха ни пера! Гришин еще раз посмотрел на памятник и решительно махил рукой.

махнул руко
 Пошли.

Уорд задумчиво смотрел им вслед. «Вот они, красная гвардия,— подумал он,— элой народ. Проклятая страна!.. Отпа убъешь — сын встанет, сына убъешь — внук подрастет... Когда это кончится?»

Гарри медленно шел по пустой аллее парка, на душе

было мрачно, и он уже не улыбался.

Петя Грипин зашел к Иваницыну проститься. Алексей Илларионович по-прежнему лежал в постели. Уви-

дев Гришина, он приветливо улыбнулся.
— Собрался в путь-дорогу? Ну что ж, Петя, желаю

тебе удачи. Будь стойким и примерным политическим работником. Не посрами чести и достопиства нашей партии.

— Алексей Ларионович, — расстроганно проговорил

— Алексей Ларионович,— расстроганно проговорил Петя,— вы заменили мне отца. Буду работать изо всех сил.

 Человек ты еще молодой да горячий... Береги себя, зря в огонь не кидайся.
 Я дал кунтву нап могилой отпа. Алексей Ларно-

— н дал клятву над могилои отца, Алексеи Ларионович, отомщу буржуям.

Ну-ну, желаю тебе успеха. Пиши. Не забывай.
 Поправляйтесь скорее, Алексей Ларионович.

Грядин поспешно вышел. Иваницын остался один со своями думами. С улицы в открытую форгочку доносились голоса людей. Где-то далеко духовой оркестр игвал похолный марш.

Перед отъездом из Пишпека Яков Грибов и Керимкул зашли в детдом, где их встретил заведующий дет-

домом.

 Побро пожаловать, порогие гости.— засуетился он. - Чем же угощать вас? Обед у нас кончился. Может, морковный чай с хлебом отвелаете?

Не беспокойтесь. — сказал Грибов. — Лучше рас-

скажите, как ваши летишки, все живы, здоровы?

 Да ничего, слава богу, Были хворые, страдали поносом, а теперь поправились. И в пише пля летей не испытываем нужлы. Спасибо за вашу заботу. Вы. Яков Иванович, булто о родных спрашиваете,

- Это потому, аксакал, - ответил Керпмкул, - что

Грибов сам тоже жил в детдоме.

 — Ла, я воспитывался в приюте в Чимкенте. — заметил Грибов. - Как вспомню свое летство, так летишек сирот становится жалко.

Да. да. Яков Иванович, верно говорите.

- А как вы, в Копал елете?

Завтра выезжаем.

 В побрый путь, в побрый путь... Вернуться вам с победой, - Алексей-то Ларионыч, говорят, захворал? Да, болеет наш Ларионыч.

- Ничего, поедет на Иссык-Куль, сказал Керимкул. — Там хорошо. - И вы уезжаете, и он, а кто же в Пишпеке остает-
- ся? Не дай бог, эсеры снова пойдут с войной. Что тогда? — Против кулаков да эсеров оставляем надежную за-

щиту - Яшу Логвиненко с братвой, - улыбнулся Грибов. - Он уже показал вм, где раки зимуют,

Логвиненко — это хорошо, — повеселел старик.

Значит, наши дети будут спать спокойно.

- Позовите мне Мамбета, аксакал, моего земляка,попросил Керимкул. Он вспомнил, как когда-то обещал Салиме из Уч-Булака навестить ее брата в Токмаке.

В комнату вслед за Мамбетом вошля и другие дети, Все они, одетые в одинаковые черные блузы из «чертовой кожи» и такие же штанишки, дружно поздоровались,

Проходите, ребята, не стесняйтесь, — подбодрил их

заведующий детским домом.

К вам пришел дядя Керимкул.

 Здравствуйте, ребята, — улыбнулся им Грибов. Салям, салям, шалуны, — приветствовал их Керим-

кул. - Ну, как живете?

- Хорошо, агай, -- ответил Мамбет, шмыгнув носом, - сегодня мы учились писать и читать, Картинки рисовали,

— Да,— спохватился Грибов,— мы вам подарок принесли. Вот посмотрите, ребята. Книжка с картинками «Робинзон Крузо».

Грибов достал из сумки книжку, раскрыл. Дети окру-

жили его. Черные глаза ребятишек заблестели.

— Эту книжку они еще не прочтут. Читают по складам,— заметил заведующий детдомом. — Интересная

 Спасибо, дядя, — сказал Мамбет, принимая книгу. — Хорошая... с картинками!

Мамбет и его друзья с веселыми криками выбежали из компаты.

— Как хорошо, что вы навестили нас,— сказал заведующий детским домом,— любой подарок, хоть самый пу-

стяковый, детям большая радость. Спасибо...

 Тебе, аксакал, большое спасибо,— пожал его руку Керимкул. — Ты хороший, добрый человек. Учи наших детей. Каждый киргиз будет помнить твое имя. Ты — настоящий человек.

— Это наш долг, воспитывать сирот,— сказал старик:—

Глядишь, все они хорошими людьми будут.

Грибов и Керимкул простились с ним. Старик остался один, счастливый, словно помолодевший. Теплое слово

Керимкула было наградой за его труд.

В казарме шли поспешные приготовления к покоду, саикбай, как испытанный в боях вони, давал наставления повичкам. Тридпатилетний Базаркул, друг Карпа Гайвороиского, и воноша Джапар, батрак из Гавриловки, оба с одинаковым винманием слушали Саякбая.

— Ковь. — крымья джинта, говорят у нас в народе. Берети кони, корми, пои его вовремя и часть вот так, как я чищу. — Садкбай усердно чистал скребинцей бока своего гнедого кони и продолжал рассказ: — Кто варучи в бою, если случилась беда? Тові конь. Кто сделает твою руку такой длиниой, чтобы достать и срубить башку? Тові конь. Так учит нас Діотвиненко. А еще надо хорошо стрелять и рубить саблей. Э-э, друзьи мон, много там, под Копалом, кызыл-аскеров. Весь народ пошел. Берегись, собака беляк! Прольем твою кровь! Издыхающий бых топора не минует.

К ним подошел Муратов в черной кожаной тужурке, в брюках галифе малинового цвета и в сапогах. На поясе у него болтался маузер. Муратов заговорил по-киргизски

с сильным татарским акцентом.

- О чем говоришь, Саяке? Как ухаживать за конем? Киргиз родился на коне. Зачем его учить?
- Э-а, дорогой Искандер, надо киргиза учить, возави "Саякбай, наш джигит сам войдет в врту, съест целого барата, а его конь стоит у коновязи, как мулда на монитье. А надо так: ты, джигит, хот сам голодный, а коня корми. Правду я говорю, ребята? Правду. Если Саякбай солжет, его отец умрет. Эй, аргамат, потрепал он гряву коня, слушай, в твою пользу говорой.

Седлайте коней, товарищи, — распорядился Муратов, — пойдем на смотр. Завтра выступаем в поход.

Из казармы вышел горнист, поднял блестящую на солнце трубу и затрубил сбор. Кавалеристы поспешие бежали к своим коням, выводили на двор, разбирали сепла.

 Кончал базар, — заключил Саякбай, положив в курджун скребницу, — завтра едем воевать!

В домике Месыра Шешанло с окнами, заклаенными нергаментом, сидели на кане Шафур Люшиза в Санва Вонмаза, оба одетые в шинели и шанки с ирасными бантами.

Опи говорили о том же, чем заниты были в этем день многие жители Пишпека. Бывший батрак дунганского хаджи Люшиза пришел к своему старшему наставнику. Гордый собою и свойм преображенным видом, Люшиза сообщил старику:

Теперь я большевик. Знаю, с кем надо воевать.
 Я выполнил твой наказ, учитель. Мы едем на фронт

вместе с другими красными солдатами.

— Хорошо, сыпок, — ульбиратся в ответ Шешапло, пусть крепкий будет твой рука и острой твой сабайя. Помни, Шафур, ты вдешь на войну, чтобы все бедиме подна нашли свее счастье. Пусть будет балагополучным ваш путь, дети мон... Из села Садового ехал Кузьма Ластовец их с ини коный лобововален Миша.

 Связистом будень. Добре, добре, говорил Кузьма,— в битве без связиста, як у шинкарки без писни. Миша, работая на почте в селе, хорошо изучил азбуку

Морзе.

Буду стараться, Кузьма Антонович, — ответил Миша.
 Мамо моя трошки всплакнула, а батько, як узнав, що я пишов добровольцем, только чуть помолчав та и каже: «Добре, сынку, благословляю на святое дело».

По Верненскому тракту, как и прошлым летом, началось движение обозов, отрядов кавалерии, бричек с пехотиппами.

Народ, изведавший горе и муки, поднимался на борьбу. Отны благоспоявляя своих сыновей на ратные подвити. Иссии, прощаясь с мужьями, желали одного—скорой победы. Девущим даряля своим любомым парими вышитые платка и имееты. День и ночь стучали колоса по Верненскому тракту.

По главе отряда рабочих цементного завода высхал на тракт Григорий Гришаков. На окраине Георгиевки они остановались. Отсюда дорога поднималась в гору и терялась за отрогами Курдан. По тракту двигались брички. Там сладели краспоармейци ва Пишпека, Токмака, Беловодска, Кара-Балты, Лебединовки, Ново-Покровки. Они накануне простились со своим родимым и теперь с любопытством рассматривали людей, вышедших на проводы из Георгиемки.

 Погляди-ка, Настасья,— сказал жене Гришаков, показывая на едущих мимо краспоармейцев,— собрался весь интернационал. Ну, дело будет... Лед тоонулся. Бу-

лет жаркое лето.

Жена, бледная, усталая после бессонной ночи, молча можна и долго не сводила с него глаз, словно старалась ваисегда запомянть дорогие черты. Они еще дома договорились, что в минуту васствавиль никаких слев не будет.

Гришаков увидел, как трудно ей сдержать свое слово, и потому старался ее развлечь. Последние дни, поглощенный сборами в дорогу, он по-хозяйски заботился о людях вверенного ему отряда, был бодр, оживлен, дело-

вит, как пахарь, выезжающий весной в поле.

По дороге прошел отряд квавлерии. Там, в первой шеренге ехал Саякбай на своем гнедом аргаматьс. Сладом за ним новичик-добровольцы: Базартул, Джапар, Имаш. Вел их командир эскадрона Искандер Муратов. Вслед за кавалерией на повозок е хали Грабов и Кервикуул.

— Яков Иванович, здорово, брат! — крикнул Гриша-

ков, увидев Грибова. — И ты с нами?

 Как же иначе? Куда конь с копытом, туда и рак с клешлей, — отшутился Грибов. — Это твои орлы? Ну что ж, пристрапвайтесь. Вместе будем переваливать через Курдай.

Поихалы, Грицко! — крикнул подъехавший на ко-

не Денис Акименко. — Давай команду своим хлопцам.

Вновь заиграла гармонь. Над окраиной Георгиевки полилась боевая песня. Настасья встрепенулась. Тревожная волькая пума затуманила взор.

— А ты не горгой, Насти, — говорил Гришаков, обнив жену на прощанье, — мы, орловские, дмужильные, в воне тонем, в отне не горим. Вот увадишь, поверь моему слову, побъем белянов, домой прискачу — еще на скрпине тебе сыглам, пенно спом.

 Что ж, Гриша, — ответила покорно жена, — мне не привыкать в солдатках. Дай бог, чтобы правда была твоя.
 Три гола тогла в германскую тебя жиала, а сколько те-

перь ждать буду?

Настасья крепилась долго. Она долго смотрела вслед уходищему отряду и все же не удержалась, подвесла илаток, закрыла лицо руками и стояла долго-долго, планала молча, кусая губы, пока последние люди отряда не скрылись из виду. А потом тихо пошла домой, а на сердце легла тижелая, как свинец, дума. «Будь проклята война! Кто выпумал ест.»

По склонам Киргизского Ала-Тоо бежали ручьи. Снег таял, обнажая предгорья; он отступал все выше и выше к заоблачным вершинам. В долине цвели подснежники, веденела тоава-мурава, пели веселые жаворонки. Просы-

хали после дождей дороги.

С востока дул теплый весенний ветер. День и ночь гремели по тракту колеса бричек, крытых фургонов. Слышалось ржаные коней, топот копыт, День и ночь шли на Северный фронт солдаты. По тракту неслись песни, иногда веселые, иногда печальные. Неумолчным, как шум гориюй реки, был говор людской.

На полях и в садах Чуйской долины цвела яркая вес-

на. Выезжали пахари подымать новое поле.

Конец первой книги

Чекменев Н. С.

Ч 37 Семиречье. Трилогия. Изд. 4-е. Ф., «Кыргызстан», 1977.

Т. 1. Книга первая. 332 с.

Роман о событиях первых лет Советской власти в Киргизии, о борьбе с контрреволюцией.

P2

4 133 - 167 M 451(17) - 76 204-77

## Чекменев Николай Симонович

## СЕМИРЕЧЬЕ

Роман

**К**нига первая

Художник А. С. Осташов

Ответственный за выпуск В. Я. Вакуленко

> Мл. редактор С. М. Кузьмина

Техн. редактор С. Чотиев

Корректор Л. М. Челнокова

720002, г. Фрунзе, ул. Советская, 170. Издательство «Кыргызстан».

Сдано в набор 12/V-1977 г. Подписано к нечати 14/VI-1977 г. Бумага типографская № 3, формат 84/108/га, 10,37 франя. пес л. л. 74,3 условя. печ. л. 1, 18.81 учет.-п.з. л. Тираж 200000, 2 завод 100000.) Заказ № 410, 110 км. п. 1 р. 50 к.

720461, ГСП, Фрунзе, 5, ул. Жягулёвская, 102, Кнргнзполиграфкомбинат им. 50-летня Киргизской ССР Госкомиздата Киргизской ССР Издательство «Кырзызстан» просит читателей направлять свои отвывы о книзе по адресу: 720000, г. Фрунзе, ухица Советская, 170.









Ę,

.